







125 A BOWN
1180 A BOWN

## въ монхъ скитаньяхъ.



Malla Juna day on er

180 А. Амфитеатровъ.

## въ моихъ

## СКИТАНЬЯХЪ

Балқанскія впечатлінія.

Изданіе И. В. Райской.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Товарищества «Общественная Польза», Большая Подъяческая, 39. 1903.

# d X N O M d a

# d X R d H A T H H D

принципринци впечатавнія





## СОДЕРЖАНІЕ.

| Отъ автора.                        |        |      |      |   | Стр. |
|------------------------------------|--------|------|------|---|------|
| У румынъ и за Дунаемъ              |        |      |      |   | I    |
| Софійскія впечатлѣнія 1901 года    |        |      |      | • | 45   |
| Бѣлградъ и король Александръ       |        |      |      |   | 79   |
| Черногорскій Орелъ                 |        | •    |      |   | IOI  |
| Авинскіе дни                       |        | 11:1 |      |   | 113  |
| Константинополь                    | uchi   |      | E.   | C | 177  |
| Корфу                              | rpai   | 113  | D,CI |   | 199  |
| Приложение А. Князь Фердинандъ Бол | лгар   | скій | i.   | ÷ | 221  |
| Приложение Б. О королъ Александръ  | Self b |      |      |   | 241  |



## COMEP WALLE

|  |  |              |  | Ore arop |
|--|--|--------------|--|----------|
|  |  |              |  |          |
|  |  |              |  |          |
|  |  |              |  |          |
|  |  |              |  |          |
|  |  |              |  |          |
|  |  |              |  |          |
|  |  |              |  |          |
|  |  |              |  |          |
|  |  |              |  |          |
|  |  | HE ELL STONE |  |          |
|  |  |              |  |          |
|  |  |              |  |          |

## ОТЪ АВТОРА.

Включенные въ эту книжку путешествій разсказы о свиданіяхъ моихъ съ главами балканскихъ государствъ я считаю не лишнимъ сохранить въ отдѣльномъ изданіи отъ забвенія на старыхъ газетныхъ листахъ. Что они не вовсе отжили свое время и еще не безполезны для характеристики лицъ, съ которыми велись бесѣды, я заключаю изъ многочисленныхъ газетныхъ перепечатокъ моего стараго отчета о свиданіи съ Александромъ Сербскимъ, послѣдовавшихъ за его трагическою гибелью. Бѣлградская катастрофа разразилась, когда книга эта была уже готова къ выходу въ свѣтъ. Въ слѣдующемъ выпускѣ «Балканскихъ Впечатлѣній», я надѣюсь посвятить паденію дома Обреновичей спеціальный этюдъ.

Текстъ моихъ разговоровъ съ княземъ Фердинандомъ Болгарскимъ (1894) былъ неоднократно цитированъ въ софійскомъ народномъ собраніи, какъ наиболѣе откровенное изложеніе первоначальной программы князя; часто ссылались на текстъ этотъ, какъ на политическій документъ, и органы болгарской печати, не исключая партій, мнѣ враждебныхъ. Искренность со мною князя Фердинанда, вопреки распространенной въ Россіи легендѣ объ его коварствѣ, не подлежитъ сомнѣнію, такъ какъ его слова, подтвержденныя мнѣ и въ 1896 и въ 1901 гг,

оправдывались фактами въ теченіе девяти лѣтъ. Поэтому въ томъ, что я сообщалъ о немъ, я имѣю нравственное право видѣть историческое свидѣтельство положительнаго характера, которое въ будущемъ можетъ оказаться сколько-нибудь пригоднымъ для изслѣдователей современной намъ славянской эпохи.

Другимъ бесѣдамъ нельзя довѣряться съ тою же смѣлостью. Внушенныя Вуичемъ и Маринковичемъ, конституціонныя рѣчи Александра Сербскаго разрѣшились, какъ извѣстно, безцеремонною ломкою той самой конституціи, что онъ мнѣ выхвалялъ. Черногорія—въ гораздо худшихъ экономическихъ обстоятельствахъ, а настроеніе народа—далеко не столь патріархально-абсолютическое, какъ изображалъ мнѣ или самъ воображаетъ князь Николай. Современный черногорскій режимъ— «помѣщичій», какъ говорятъ черногорцы, — держится исключительно безпредѣльнымъ уваженіемъ народа къ личности престарѣлаго князя-героя. Со смертью князя Николая, Черногорію ждетъ бурное будущее... Такъ что эти двѣ бесѣды—хотя и документы, но отрицательнаго достоинства: условные показатели временной политики, — «хорошія слова» властныхъ людей эпохи.

A. B. A.

Вологда. 1903. VI. 10. У румынъ.—За Дунаемъ.

(1894).

a dan are green when Krang Specific and

По Яссамъ возилъ меня старожилъ-извозчикъ, какъ и всѣ почти извозчики здѣсь—русскій.

- Молоканинъ, что ли?
- Нѣтъ, ужъ если по правдѣ тебѣ говорить, будемъ, такъ называется, скопцы.

Неестественно ожирѣлое туловище, желтое безбородое и безусое лицо, потухшій взглядь: «злополучно-безполезный мѣняла». Глядя на смѣшного кучера, у меня такъ и запросилось было на языкъ:

— Ахъ, тетенька, тетенька!

«Тетенька» числится въ эмиграціи сорокъ одинъ годъ. Орловскій, изъ-подъ Сѣвска.

- Много васъ здѣсь?
- Ужасно какъ много. Потому намъ здѣсь ужасно какъ хорошо. Здѣшніе господа, молдаване эти, насъ ужасно какъ обожають.

Все у «тетеньки» было почему-то ужасно!

- Такъ что въ Россію васъ уже не тянеть?
- Нѣтъ, зачѣмъ? Развѣ повидаться съ родными. И то, я думаю, всѣ померли. А, по житью, какое же сравненіе? Я здѣсь могу быть въ думу выбранъ, самъ избиратель.
  - Какую это вы газету читаете?
- Мѣстную. Вамъ не интересно: все про здѣшнія, мелкія городскія дѣда. Здѣсь господа только своею политикою занимаются. Настоящія газеты, вся жизнь—въ Букурештѣ. Тамъ большой котель заваренъ.

- Что же, какъ живутъ здѣсь русскіе? въ разбросъ или есть у нихъ свое общество?
- Общества нѣтъ, но единеніе имѣемъ. Если угодно проѣхать, могу показать цѣлую улицу, сплошь заселенную нашимъ братомъ: направо, налѣво,—все русскіе дома. И клубъ у насъ тоже свой.
  - Русскій?
- Нътъ, кучерской. Да кучера-то—почти всъ русскіе. Мы румыновъ на этотъ счетъ ужасно потъснили. Ихнимъ кучерамъ противъ насъ конкуренцію выдерживать невозможно. Мы и ъздимъ лучше, и за честность насъ хвалятъ. Съ нами—что трезвый, что пьяный—безопасны. Да и запимаемся мы своимъ дъломъ исконибъ, отъ дъда къ отцу, отъ отца къ сыну. Въдь иныя семьи живутъ здъсь уже въ третъемъ, а то и въ четвертомъ колънъ. Еще при царъ Николаъ Павловичъ ушли за рубежъ.
  - Воть теб'в разъ! Откуда же у вась... поколѣнія?!
- Многіе переселялись съ семьями. Сами скопцы были, а семьи остались церковныя... Тоже примаковъ многіе въ домъ беруть, усыновляють...
  - А теперь переселяются сюда русскіе?
- Какъ же! Да вотъ вы хотѣли мѣнять деньги,—поѣдемте къ русскому лавочнику, онъ купитъ. Всего два года, какъ изъ Россіи. Ермаковъ—фамилія, такъ и на вывѣскѣ значится.

Прівхали—и прямо изъ Яссъ перенеслись въ бойкую бакалейную лавочку съ окраинъ Москвы или Петербурга. Лавочникъ—русскій рижанинъ—выразилъ свой восторгъ при встрвчв съ компатріотомъ твмъ, что наотрвзъ отказался дать компатріоту больше 265 леевъ за сто рублей.

- Да вѣдь курсъ много выше?
- Очень можеть быть-съ, но, какъ мы этимъ дѣломъ не занимаемся и не слѣдимъ за курсомъ, то намъ иначе выходитъ не подходяще.

Дѣло было какъ нарочно въ субботу; лавочки евреевъ,

въ такихъ случаяхъ истинныхъ благод втелей рода человъческаго, заперты, а въ карманъ у меня румынскими деньгами всего пятнадцать леевъ. До Бухареста не доъдешь. Прижаль соотечественникъ! жестоко прижаль!

Старый румынъ, commis voyageur какой-то крупной фирмы, вхавшій со мною оть Унгени, ахнуль, когда узналь, какую я совершиль аферу:

 Зачѣмъ не сказали мнѣ? Отдавать русскія деньги за 265! Да я бы, не глядя на биржевую таблицу, согласенъ былъ дать 268...

«Тетенька», послѣ всѣхъ эклогъ скопческой честности, тоже сдѣлала легкую попытку къ грабительству заѣзжаго человъка, заломивъ 20 леевъ за три часа, проведенныхъ въ городъ, при весьма незначительныхъ переъздахъ, но я выдержалъ характеръ, разобрался въ румынской таксв и заплатиль лишь, сколько следовало. Что меня удивило, отъ «бѣлаго голубя» страшно несло водкой: у насъ въ Россіи скоппы не пьютъ.

Жить въ Яссахъ, должно-быть, скучно. Двъ трети населенія—евреи, подобные нашимъ юго-западнымъ-только зд'ясь они богаче, чемь у нась, а, следовательно, и самостоятельнъе. Они фактические хозяева города. Въ шабашъ Яссы точно вымираютъ. Лучшіе кварталы заперты: всь магазины, банкирскія и другія операціонныя конторы еврейскіе. Поэтому, христіанскіе праздники въ Яссахъ, какъ говорили мий спутники-румыны, гораздо менйе замѣтны, чѣмъ еврейскіе.

— Хорошо еще, что шабашъ длится только сутки, а то

бы намъ всѣмъ, не евреямъ, пришлось умирать съ голода. По внѣшнему виду, Яссы—увеличенный Кишиневъ, а Кишиневъ-увеличенная Смѣла, Шпола, Бѣлая Церковь; одно изъ тъхъ обильныхъ населеніемъ торгово-промышленныхъ мъстечекъ, какими такъ богата Украйна... Кто въ нихъ бывалъ, легко вообразитъ Яссы, а кто живалъ, сразу догадается, и какъ живуть въ Яссахъ.

en queuxe captanta aeronareza finandificarea por con-

### Cantering Control II. Canterin Design of Street

Румыны хвастаются своимъ Букурештомъ: по ихъ мивнію, онъ чуть-чуть что не «Дунайскій Парижъ». Но хорошая русская поговорка учить насъ, что «чуть-чуть не считается». На мой взглядъ, Букурешть—уголокъ Москвы, пытающейся, въ пику Петербургу, притвориться Вѣной. Та-же, что въ Москвѣ, смѣсь европейскаго города съ большою деревней. Въ центрѣ города зданія огромны, красивы и новы, но стоять они тѣсно и криго. сивы и новы, но стоять они тѣсно и криво-—улицы плохо выравнены. Въ самыхъ бойкихъ пунктахъ попадаются сомнительные переулки; развалюги лёпятся къ громадамъ дворцовъ. И это—не милые chiassi, курьезные и прелестные коридоры безъ крышъ, пробѣгающіе отъ улицы къ улицѣ старыхъ итальянскихъ городовъ; это просто — царевококшайщина, гнилыя захолустья. Окраины Букурешта самая добродушная россійская провинція, —провинція-черноземъ. Такъ и ждешь, что вотъ-вотъ задребезжитъ за угломъ колымага, и поъдетъ въ ней Коробочка совътоваться съ протопоновымъ сыномъ, почемъ ходить теперь мертвая душа.

Букурештцы страдають нѣсколько маніей величія. По дорогъ изъ Яссъ, я наслушался чудесъ о букурештскихъ бульварахъ и ждалъ видъть Семирамидины сады. Ничего особеннаго. Больше: ничего замъчательнаго. Такіе проспекты съ деревьями имѣются во всѣхъ южно-русскихъ городахъ. О прекрасномъ Головинскомъ проспектѣ въ Тифлисѣ я уже и не говорю. По вечерамъ, букурештскіе бульвары залиты электрическимъ свътомъ, людны, шумны и — по наполняющей ихъ ресторанно-кафе-шантанной толпъ-любопытны. Зеленью они ни въ какомъ случаъ не могуть считаться и, такимь образомь, въ каменномъ,

раскаленномъ центрѣ Букурешта, буквально, негдѣ схватить глотокъ свѣжаго воздуха.

Букурешть—истый румынь: окультуренный дакь сь плохо вымытой шеей и сомнительнымъ бѣльемъ, но одѣтый по послѣдней картинкѣ парижскихъ модъ. Въ болгарскомъ Рущукѣ, я насчиталъ четыре книжныхъ магазина на одной улицѣ. Въ Букурештѣ они такъ рѣдки и мало замѣтны, что ихъ надо искать по-діогеновски, съ фонаремъ въ рукахъ. Зато на каждомъ шагу—вывѣска: «и вотъ заведеніе», ресторанъ и кафе-шантанъ. Точно румынскую культуру насаждалъ пресловутый бояринъ Пурческо-Манеско изъ оперетки «Апаюнъ»!

Не знаю, каковы букурештскія удовольствія зимою; лѣтомъ очень плохи. Я побываль въ двухъ «градинахъ» — на лучшемъ счету въ городѣ. Въ одномъ—вѣнская оперетка, въ другомъ—оперетка еврейской труппы. Я сбѣжалъ послѣ перваго акта «Цыганскаго барона». Если бы эту благозвучную вещицу спѣли такимъ образомъ русскому коту, онъ бы три дня послѣ того съ горя мяукалъ. Но румынская публика невзыскательна: она апплодировала и подносила букеты.

У вѣнцевъ—нѣмецкій языкъ и на сценѣ, и въ саду. Публики масса, и очень приличной публики: сомнительныхъ дамъ и подозрительныхъ пшюттовъ незамѣтно. Столики заняты семьями: папаши, мамаши и дѣтки, включительно отъ грудныхъ ребятъ до трехъ-аршинныхъ парней въ курточкахъ и подростковъ-«ангелочковъ», которымъ давно бы пора подумать о длинномъ платъѣ. Тѣмъ страннѣе невѣроятный цинизмъ спектакля. Въ концертномъ отдѣленіи комики-дуэтисты, взамѣнъ таланта и умѣнья, такъ и сыпятъ сальностями: не только гнусные намеки, но и гнусныя слова. У насъ что-либо подобное—подчеркиваю: подобное, а не такое—можетъ имѣть мѣсто развѣ лишь въ самомъ отчаянномъ шато-кабакѣ, куда никогда не заглянетъ порядочная женщина, а порядочные мужчины проби-

раются тайкомъ и оглядываясь, не попасться бы кому изъ знакомыхъ. Здёсь же всё—въ восторге, нараспашку. Мамаши скрывають за верами и букетами улыбающіяся лица, «ангелочки» стыдливо потупляются и дёлають видъ, будто у нихъ уши завёшаны золотомъ, балбесы въ курточкахъ осклабляютъ рты до ушей, а pater familias ы въ азартё стучатъ пивными кружками и требуютъ безконечныхъ bis овъ...

Я засталь букурештскій Salon. Выставка картинь національной живописи занимала дв'в небольшія залы въ великольпномъ зданіи Athenaeum'а. Румынская живопись въ Россіи совсьмъ неизв'єстна. Новизной, оригинальностью, совершенствомъ техники, содержательностью румынскій салонъ далеко не блисталъ. Золотая середина: ничего особенно дурного, ничего выдающагося, блестящаго. Добропорядочная подражательность не только манерамъ, но и манерности современныхъ французовъ и мюнхенцевъ. Большинство полотенъ, впрочемъ, и пом'єчено Мюнхеномъ. Весьма много pleine air истовъ. Безсюжетность—еще большая, чёмъ у молодыхъ русскихъ художниковъ, а этимъ сказано много. Излюбленная тема большихъ полотенъ—голая розовая женщина на св'єтло-зеленой трав'є.

Лучшая часть salon'а портреты. Въ огромномъ большинствѣ, почти безъ исключеній, они ярки и жизненны; чувствуется не только сходство, но и схваченный художникомъ характеръ оригинала. Мазокъ смѣлый, размашистый, но не грубо-неряшливый. Чтобы любоваться портретомъ, не надо переходить на другую сторону площади, какъ требуетъ того кляксанье импрессіонистовъ. Реалистическіе порывы румынскихъ портретистовъ сближаютъ ихъ, пожалуй, со школою Крамского: правда, вылившаяся въ изящество; сила и смѣлость, смягченныя чувствомъ мѣры.

Исключеніе представляеть — самая крупная зв'єзда румынскаго искусства, профессоръ Миреа, челов'єкъ уже



Князь Фердинандъ Болгарскій.

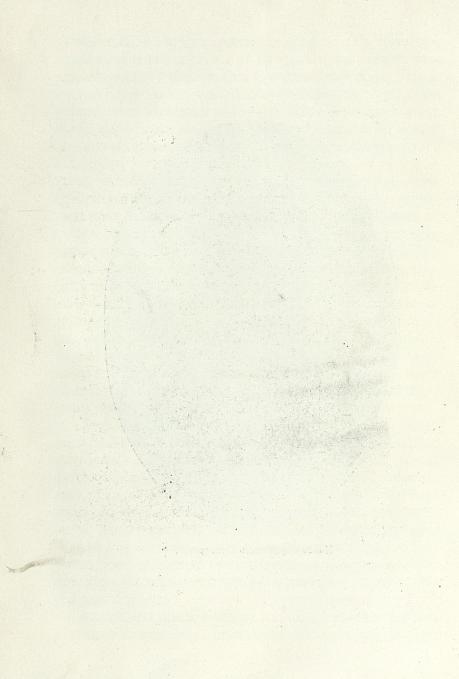

немолодой и много поработавшій. Миреа — портретисть романтикъ; его стиль напоминаетъ Брюллова. Одинаковая твердость рисунка, одинаковое эффектёрство; только у Брюллова, какъ портретиста, много больше сока и блеска въ колоритѣ; у Миреа онъ нѣсколько тускловатъ.

Хорощая черта румынской живописи — обиліе св'єта, яркая, чисто-южная красочность. Это качество родится только подъ синимъ небомъ и подъ жаркимъ солнцемъ. Испанцы прославились такимъ письмомъ. Изъ молодыхъ школъ, въ этомъ отношеніи, къ румынамъ близко подходить малоизв'єстная группа нашихъ закавказскихъ художниковъ.

Какъ иностранному журналисту, мнѣ не только показали салонъ и зданіе Атенеума безплатно, но даже приставили ко мнѣ чичероне изъ распорядителей. Но по части именъ и названій этотъ милый малый оказался самъвполнѣ невиненъ. Зато, водя меня по отдѣлу живописи, онъ тыкалъ пальцемъ въ картины и приговаривалъ:

### — C'est un tableau!

Въ отдълъ же скульптуры, хлопалъ статуи по ляжкамъ, просвъщая мое иноземное невъжество справедливымъ объясненіемъ.

### — Статуя!.. И это статуя!.. И еще...

Къ чести его сказать, различіе между картиной и статуей онъ зналъ твердо и ни статую картиною, ни картину статуей ни разу не назваль.

Румыны — народъ живой, и букурештская улица — хорошая, подвижная, веселая улица. Я до страсти люблю толиу и уличную суетню. Послѣ мертвой оцѣпенѣлости нашихъ сѣверныхъ городовъ, пріятно окунуться въ шумную толкотню на Calea Victoria: здѣсь бьется пульсъ букурештской жизни. Похоже въ миніатюрѣ на неаполитанскую Via Toledo: человѣческій муравейникъ, полный матово-смуглыхъ лицъ, сверкающихъ черныхъ глазъ, густыхъ жесткихъ бородъ и страшнѣйшихъ усищъ.

Женщины очаровательны. Въ Италіи встръчаются красавицы, какихъ, можетъ-быть, не найти во всей Румыніи, но, въ массъ, румынки красивъе итальянокъ. Я говорю, конечно, только про культурные типы; женщинъ народапо румынскимъ деревнямъ — я не видалъ, а образцы, встръчавшіеся въ Букурешть, сродни нашимъ россійскимъ пейзанкамъ. Но женщины «общества» великолъпны. Видно, справедливы слухи, будто румынка убиваеть на туалеть ровно девять десятыхъ дня, чтобы ослѣплять своею красотою вечеромъ. Иначе нельзя такъ выхолить, такъ выходить себя, какъ замътно это на большинствъ. Нервная, тонкая кожа, розовыя ногти, сверкающіе зубы, тяжелыя груды темныхъ волосъ-все это проходить, съ утра до вечера, цёлую лёстницу мытарствъ, предписанныхъ косметической наукой. Почти всё онё слегка подрисованы, но съ большимъ искусствомъ: не оставляють впечатлѣнія мазанности, какое неизмѣнно выносишь изъ откровенной дамской толпы Иетербурга или Москвы. Моды смѣлы; цвъта матеріи часто ярки и ръзки, но всегда — къ лицу, такъ что яркость здёсь, очевидно, плодъ не безвкусія полудикарки, а эффектнаго расчета: кричу о своей красотъ и не боюсь кричать! Воть я какая, — любуйтесь и погибайте!.. Удивительные глаза у румынокъ. Вотъ ужъ — «яснъе дня, чернъе ночи». И выражение славное — горячее, глубокое. Славянская задумчивость смѣшалась съ романскою страстностью въ этомъ взглядъ — чувственномъ, но не безстыдномъ, сулящемъ романъ, но не оргію... А жизнь въ Букурештъ, сказывають, романична, и скандальной хроникъ города нътъ отдыха въ теченіе всъхъ четырехъ сезоновъ года: всегда новости и новости, одна другой пикант-нъй... Что дълать? Слишкомъ много благопріятныхъ факторовъ: и южный темпераменть, и погоня за парижскими нравами, и вліяніе в'єнцевъ, составляющихъ чуть не тридцать процентовъ букурештского образованного круга. Единственнымъ недостаткомъ румынокъ, съ точки зрѣнія

строгой красоты, является чрезмѣрная полнота, какою надѣляеть ихъ судьба годамъ къ 28 — 30. Но даже и этотъ недостатокъ не достигаетъ здѣсь такого уродства, какъ у женщинъ другихъ южныхъ національностей: армянокъ, евреекъ, грузинокъ, гречанокъ, итальянокъ Лигуріи и Ломбардіи. Еще преимущество румынскаго прекраснаго пола: на улицахъ Букурешта почти не встрѣчается уродливыхъ вѣдьмоподобныхъ старухъ, тогда какъ въ Неаполѣ или Римѣ каждую минуту ждешь услышать зловѣщее шамканье:

### — Привътъ Макбету, тану Кавдора!

Цвътъ толпы—нарядное офицерство—производить ивсколько мишурное впечатлъніе. Румынскіе офицеры—плохой сколокъ съ австрійскихъ. Какіе-то изнъженные франтики, съ женственными манерами, завитые и надушеные. Въ румынскомъ обществъ хоть пропадай отъ духовъ: женщины—точно каждая взяла ванну изъ опопонакса или шипра, мужчины тоже безбожно пичкаются ароматами. Для человъка съ тонкимъ обоняніемъ,—а меня, какъ нарочно, Богъ наградилъ имъ до болъзненности,—это несносно. Я понимаю до извъстной степени ароматоманію въ женщинъ, но мужчинъ, да еще офицеру, она какъ-будто даже конфузна. У румынскаго воинства изящныя манеры, но далеко не молодцоватая выправка. Въ салонъ эти господа, надо полагать, очень милы и кстати; не знаю, таковы ли они въ полъ... Многаго не объщаютъ.

Румыны, кром'в офицеровъ, оперетки и опереточныхъ правовъ заимствовали у вѣнцевъ пиво. Оно всюду побѣждаетъ вино несмотря на его изобиліе и мѣстное происхожденіе. Букурештъ имѣетъ уже нѣсколько Bierhallen на вѣнскій и берлинскій образецъ: то-есть—чуть не дворцы, съ прелестными садиками при нихъ. Бѣдный виноградный сокъ! Еще Юліанъ Отступникъ защищалъ его благородную влагу противъ «мутнаго ячменнаго Вакха, приходящаго съ сѣвера», но пятнадцативѣковая борьба разрѣ-

шается повсюду въ пользу этого Вакха. Пивомъ портятъ себя итальянцы, измѣнивъ своему chianti — благороднѣй-шему изъ всѣхъ vins ordinaires на земномъ шарѣ; во Франціи, Испаніи, въ Закавказъѣ, во всѣхъ родинахъ винограда, господствуетъ пиво.

— Замѣтьте, — указаль мнѣ одинъ римлянинъ, — какъ наше населеніе ожирѣло, отупѣло и отяжелѣло за послѣднія шесть-семь лѣть. Это отъ проклятаго пива — подарка triplice alleanza. Въ нашемъ климатѣ оно ядъ, а мы пьемъ его съ утра до вечера. Увидите, что въ какія-нибудь дваддать пять лѣть оно переродить націю. Вмѣстѣ съ пивомъ въ насъ переливаются кровь и темпераменть тедесковъ.

Румыны прилагають всв усилія къ такому перерожденію: дують пиво, какъ давай Богъ всякому пруссаку. Вино ихъ не слишкомъ хорошо: одного типа съ бессарабскимъ, т.-е. очень вкусно для уксуса, но недостаточно содержательно для вина.

#### the are remaining from allieur designation and

Въ Кишиневѣ я былъ удивленъ, когда лишь въ одной книжной лавкѣ, послѣ долгихъ разспросовъ и поисковъ, нашелъ учебникъ румынскаго языка—старое, очень неудобно и малопрактично составленное изданіе г. Іоанна Данчева. Казалось бы, какъ, на границѣ Румыніи, не нуждаться въ румынской грамматикѣ и румынскомъ лексиконѣ. А, впрочемъ,—такова ужъ доля всякаго русскаго, затѣявшаго учиться какому-нибудь ново-славянскому языку: охота смертная, да участь горькая!

Ъдучи въ 1901 г. въ Сербію, Болгарію, Македонію, я старался воскресить въ памяти то, что въ 1894 и 1896 гг. «подучилъ малость» по-болгарски и занялся, совсѣмъ наново для себя, сербскимъ языкомъ. Я твердо убѣжденъ, что, при толковыхъ занятіяхъ, русскому достаточно одного

мѣсяца, чтобы овладѣть сербскою или болгарскою рѣчью для бъглаго разговора, не говоря уже о литературномъ чтеніи; способность къ послѣднему вы легко пріобрѣтаете, послѣ самаго поверхностнаго ознакомленія съ грамматиками южно-славянскихъ языковъ. Но поразительно мало сдълано нашимъ славянофильствомъ для того, чтобы русскій, желающій изучить братскій славянскій языкь, могь приступить къ тому безъ препятствій и затрудненій. Мнъ нуженъ болгарско-русскій словарь. Что могу я найти и купить въ Петербургъ? Великолъпное, какъ научный, спеціально-филологическій трудъ, произведеніе покойнаго А. Л. Дювернуа, — никуда негодное, однако, какъ практическое, ручное пособіе,—хотя бы уже потому, что въ немъ 3,000 страницъ in 8°. Даже австрійскіе таможенные,—обыкновенно самые равнодушные въ мір'в люди къ литератур'в и книгъ, — заинтересовались этимъ страшилищемъ въ шагреневомъ переплетъ и смотръли на него съ дикимъ любопытствомъ, которое я истолковывалъ себъ такъ:

— Хорошо, если это, дѣйствительно, книга. Но, если это динамитная бомба, ея совершенно достаточно, чтобы взорвать на воздухъ половину Бурга и весь Maria-Teresien-Platz!

Въ дополненіе всей своей неуклюжести, книга-бомба стоить 20 рублей. Милостивые государи! Скажите, положа руку на сердце: ну, кто въ Россіи,—помимо завзятыхъ любителей-библіомановъ или спеціалистовъ, одержимыхъ крайнею необходимостью именно къ такому-то и такому-то опредъленнаго рода и вида чтенію, чего бы оно ни стоило, — ну, кто у насъ платитъ за книгу по 20 рублей?! И еще за словарь?! И еще за болгарскій?! Нѣмецкій словарь Павловскаго стоитъ 6 рублей, макаровскіе идутъ по 5 руб. 50 коп.,—а тутъ вынь да положь два большихъ золотыхъ... За что?! Признаюсь искренно: я «вынуль и положилъ» со скрежетомъ зубовнымъ. Ибо я, во-первыхъ, сознавалъ, что,—вмѣсто желательнаго практическаго, оборот-

наго руководства, — какъ говорять малороссы, покупаю лишь чорта за свои гроши: чорта, который оттянеть мнѣ руки и ничему меня не научить. А во-вторыхъ... двадцать рублей... Господа! вѣдь это мѣсячный заработокъ многихъ изъ той молодежи русской, которую еще въ «Руси» восьмидесятыхъ годовъ наше славянофильство попрекало нежеланіемъ знакомиться съ инославянскими нарѣчіями и литературами. Познакомишься тутъ!

Но словарь Дювернуа, повторяю, спеціальный ученый трудъ, изданный академіей наукъ въ качествъ филологическаго chef d'oeuvre'a. А воть лежить предо мною «Русскосербскій словарь» Лавровскаго, стоящій всего два рубля и выпущенный въ свъть санктпетербургскимъ славянскимъ благотворительнымъ обществомъ спеціально для облегченія сношеній между русскими и сербами. Удивительное произведеніе! Изъ него вы можете узнать, какъ по-сербски звучать русскія реченія, коихъ никогда не употребляють въ обиходъ своемъ русскіе, но не узнаете даже, какъ посербски будеть русскій глаголь «им'ьть». Просматриванье словаря этого доставило мнъ много веселыхъ минутъ и значительно сократило время путевой тряски въ вагонъ. Въ результатъ просматриванья я получилъ тотъ счастливый даръ, что знаю по-сербски весьма много русскихъ словъ, которыхъ, однако, не понимаю по-русски. Такъ напр., я знаю, что русское «малка» есть по-сербски «покретна мѣра углова», но—что такое «малка»—долженъ буду, по возвращеніи, освѣдомиться въ «Толковомъ Словарѣ» Даля. Такъ и не знаю я, какъ по-сербски сказать: «я имѣю, ты имъещь, онъ имъетъ»; зато никто лучше меня не переведеть вамь на сербскій языкь такихь насущно-необходимыхь русскихъ реченій, какъ «дерба», «дёрбничекъ», «дербовать», «кука», «кубура», «свохлять» и т. д. — особенно, если какой-либо добрый читатель будеть такъ любезенъ, что сообщить мнв ихъ русскій смысль и значеніе.

Неудивительно, что при такихъ условіяхъ изъ 1000

русскихъ едва ли одинъ смыслитъ сколько-нибудь въ одномъ изъ славянскихъ языковъ, и развѣ одинъ изъ 100 южныхъ славянъ владветъ языкомъ русскимъ, несмотря на полнвишую его для нихъ необходимость—не только литературнообщественную, но и лексическую. А, впрочемъ, Кишиневъ и вся пограничная Бессарабія до Унгени поражають руссификаціей, далеко не привычной для человѣка, знакомаго съ другими порубежными окраинами нашей территоріи. Ъдешь изъ Петербурга или Москвы въ Вѣну, русскій языкъ теряется уже за Брестомъ, а отъ Варшавы до границы—ни слова русскаго, ни русскаго лица. Здъсь наоборотъ: самый сильный изъ чужеземныхъ элементовъ рѣчи, польскій, ослабъваеть уже черезъ нъсколько перегоновъ отъ Кіева, а къ Раздѣльной пропадаеть даже еврейскій жаргонъ. Всѣ — молдаване, нѣмцы, евреи, цыгане—говорятъ порусски. Говорять нехорошо, съ грубымъ одесскимъ произношеніемь, по которому и одессита-то легко принять за иностранца, но говорять обязательно и охотно, съ такимъ же обильнымъ запасомъ словъ, какъ на родномъ языкъ. Нъсколько интеллигентныхъ молдаванъ ъхали со мною до Пырлицы, послъдней станціи предъ Унгени. Ихъ живой разговоръ на румынскомъ языкъ былъ испещренъ русскими фразами и словами—еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ вычурный языкъ нашихъ петербургскихъ декадентовъ унизанъ французскимъ бисеромъ. Это тъмъ страннъе, что, едва перевдешь румынскую границу, нить русской рвчи обрывается, точно переръзанная ножницами. По нашу сторону Прута ни одного слова румынскаго, по румынскую же ни одного слова русскаго. Спрашиваю нѣмца-буфетчика на станціи Унгени:

— Скажите, пожалуйста, какъ по-румынски «артельщикъ», «носильщикъ»?

Выпучилъ глаза:

— Представьте,—не знаю! Какъ-то никогда не случалось слыхать... Къ стыду почтеннаго германца, оказалось еще, что носильщиковъ на румынскихъ дорогахъ кличутъ по-иѣ-мецки: Träger! Вотъ что значитъ граница: живетъ человъкъ у самой незримой ея черты и знать не хочетъ, что за этой чертой дълается. А еще говорятъ, будто политическія грани — фантастическій бредъ исторіи, когда она больна лихорадкой!..

Букурешть удивиль меня своимъ безкнижіемъ еще больше Кишинева. Плутая изъ магазина въ магазинъ, я не могь добиться ни путеводителя по Букурешту, ни русско или французско-румынскаго словаря, ни какой-нибудь разговорной книжки. Спросиль учебникь болгарскаго языка: тоже нътъ. Что же есть? Французские романы, --имя же имъ легіонъ, —и сенсаціонныя изданія въ род' толстовскаго «Царства Божія». Мнѣніе, будто тому, кто понимаеть французскую и итальянскую ръчь, легко изучить и можно не учась понимать румынскій языкъ, ошибочно. Путаница корней романскихъ и славянскихъ-истинное несчастье румынскаго языка; въ последнее время румынскіе литераторы стараются какъ можно болъе латинизировать свой слогь, вытъсняя изъ него славянскія реченія въ народный жаргонъ. Это не хорошо, да и не худо: по крайней мъръ, языкъ пристанетъ къ какому-нибудь берегу, а то онъ какой-то межеумокъ: ни славянинъ, ни латинецъ. Реформа алфавита, какъ извъстно, давно уже введена въ Румыніи. Кириллица осталась только въ церковныхъ книгахъ. Светскій языкъ давно латинизированъ въ шрифтѣ. Все шаги къ полному дезертирству изъ славянской семьи. Что же? Если славянство потеряетъ румынъ, то, можетъ-быть, утрата будеть не такъ ужъ огорчительна. Румыны считають себя потомками римскихъ поселенцевъ, отправленныхъ Трояномъ къ лакамъ.

— Да,—со злостью подтвердиль мнѣ въ Петербургѣ недолюбливающій румынъ писатель-дипломать. Только румыны забывають, какіе это были поселенцы. Они по-

томки римскихъ каторжниковъ. А туда же—civis romanus sum!

Истинный литературный языкъ Румыніи— француз-скій: многіе литераторы пишутъ по-французски; нѣсколько букурештскихъ газеть, между прочимь, вліятельная «Indépendance Rumaine», издаются на французскомъ языкѣ, а чисто румынскія газеты полны, какъ говорять знатоки, галлицизмовъ не только лексическихъ, но и въ оборотахъ фразъ, въ строеніи ръчи. Въ Молдавіи французскій языкъ распространенъ мало, но въ Букурештвонъ-необходимая принадлежность каждаго прилично одътаго человъка. Даже въ народѣ старинное румынское «буна сара» — «добрый вечеръ» уступило мъсто французскому bonsoir. Говорять, однако, вовсе не хорошо—съ некрасивымъ акцентомъ и грубыми, тяжеловатыми оборотами: языкъ колоній, какъ выражаются парижане. Итальянскій языкъ также въ большомъ распространеніи. Нѣмецкая рѣчь—повсюду; на желѣзныхъ дорогахъ, по преимуществу, вѣнскій говоръ и еврейскій жаргонъ. Русскаго языка никто не понимаеть, кром в опять-таки извозчиковъ-скопцовъ и молоканъ, а ихъ въ Букурештъ вовсе не такъ много, какъ описываетъ Эмиль де-Лавелэ въ своей книгъ о Балканскомъ полуостровъ.

Русские эмигранты—простолюдины поразительно легко забывають родной языкъ. Старшій кельнеръ прекраснаго · Hôtel Union», гдѣ я остановился, оказался русскимъ. Всего семь лѣть, какъ онъ эмигрироваль изъ Одессы,— положимъ, одесскій русскій языкъ—тоже штучка особаго рода!—и уже почти не въ состояніи связно вести русскую рѣчь: сохранилъ лексиконъ, но утратилъ этимологію и синтаксисъ. Языкъ скопцовъ-извозчиковъ тоже совсѣмъ невѣроятный: иностранныя слова и иностранные обороты затемняютъ рѣчь; произношеніе хуже, чѣмъ даже у бессарабцевъ. А есть чистые русаки: орловцы, калужане. Чудно они ѣздять: прекрасные кони, удобные и красивые на видъ

фаэтоны, съ эластическими подушками... Кучера, молдаване и валахи, щеголеватъе русскихъ; бархатные кафтаны, цъпочки вдоль груди, наборные пояса и шляпы съ перышками придаютъ имъ видъ театральныхъ пейзанъ или «добрыхъ честныхъ мужичковъ» изъ чувствительной дътской книжки, награжденныхъ отъ небесъ за добродътель богатствомъ и благоденствіемъ.

Не знаю, какъ дорога въ Букурештѣ жизнь семейная, но отельная не дешева. Какъ ни скупишься на франки, они летятъ дождемъ. И, въ отчаяніи удержать ихъ, наконецъ, рѣшаешь:

— Нѣтъ, ужъ лучше убираться вонъ изъ Букурешта и поискать по свѣту, гдѣ опустошенному кошельку есть уголокъ...

Значить, — опять вагонъ и... брр! румынская желѣзная дорога: степи, по которымъ разбросаны свинарники, имѣющіе наглость называться станціями. Спасибо, что хоть вагоны порядочные: австрійскаго типа, съ длинными понеречными купэ и продольнымъ коридоромъ. Движеніе по румынскимъ путямъ не слишкомъ велико, и можно ѣхать съ удобствами. Впрочемъ, однажды, когда въ поѣздъ набралось много пассажировъ, меня отлично выручила моя пѣсколько фантастическая матросская куртка. Лежу и слышу раздраженный голосъ:

— Этого господина надо поднять; онъ занимаетъ слиш-комъ много мъста.

А другой голось, кроткій и в'єжливый, возражаеть:

— Оставь. Развѣ ты не видишь, что это иностранецъ? Намъ ѣхать какихъ-нибудь сорокъ километровъ, а онъ, можетъ-быть, проѣхалъ тысячу... усталъ, нашелъ время и мѣсто уснуть,— какъ же можно его будить?

Раздраженный голосъ утихъ. Я же благословилъ румынскую деликатность и, повернувшись носомъ къ стѣнѣ, благополучно проспалъ всю ночную дорогу.

Не знаю, были ли бы эти добрые люди такъ любезны,

если бы знали, что я русскій. Русскихъ румыны не слиш-

комъ-то долюбливаютъ. Впрочемъ, кто насъ искренно любитъ на Балканскомъ полуостровъ? Между нами и румынами давно лежитъ черная кошка. Русская политика на Востокъ всегда отличалась качествомъ чисто - русскаго характера— желаніемъ облагодътельствовать. Благодътельствовать пріятно потому, что затымь должны бы создаваться обязательныя отношенія благодарности. Говорю «должны бы», потому что на дълъ этого никогда не бываетъ. Благодарность едва ли не самое рѣдкое качество между людьми и совершенно небывалое между народами. Когда французы помогли итальянцамъ раздълаться съ австрійцами, пьемонтцы даже о насущныхъ врагахъ своихъ, австріакахъ, говорили съ меньшимъ ожесточеніемъ, чёмъ о «спасителяхъ»-французахъ. Это происходить именно отъ сознанія: мы обязаны быть благодарными, что значить-подчинить свою волю волъ обязавшаго насъ народа... Но если мы не хотимъ? Тогда насъ будутъ считать неблагодарными и при случав припоминятъ намъ это. Россія обязала всв славянскія государства, и всв оказались— въ политическомъ смыслв — неблагодарными, и всѣ боятся, что рано или поздно Россія ихъ за эту неблагодарность такъ или иначе высъчеть. Чистосердечію русской политики они не върять: это, моль, одно притворство, что она бездъйствуеть, а, на самомъ дълъ, она сложила наши вины въ сердцѣ своемъ и въ одно прескверное утро потребуеть за нихъ удовлетворенія. Страхъ безъ вины виноватыхъ людей. Какая ужъ тутъ любовь?

У румынъ же есть и другія причины. Они считають себя обиженными еще съ прошлой войны. Ихъ пригласили драться—и драться не давали. Это обижало народное самолюбіе. Наконець, пустили—и въ такой тяжелый моменть, что румыны сгоряча вообразили себя спасителями русской арміи и заважничали. В'єдь румыны серьезно ув'ьрены, что это они, а вовсе не русскіе, взяли Плевну. Кончилась война,—начинается исторія съ Измаильскимь округомъ, которой они переварить не могуть. Разум'ьется, странно было румынамъ расчитывать на уступку бессарабскихъ земель, тымъ болые, что никто Румыніи этихъ земель не обыщаль. Румыны кричать, что у нихъ эти земли отрывали. Но,—говорять дипломаты,— оны никогда Румыніи не принадлежали; оны были уступлены Россіей Турціи, и у Турціи были взяты обратно. Румыны того знать не хотять и попрекають русскихъ Бессарабіей, при всякомъ удобномъ случав. Затымъ воспоминанія военнаго постоя въ эпоху турецкой войны. Это всюду и всегда фатальный источникъ непріязни. Страна, гды побывало союзное войско постоемъ, утрачиваетъ, по крайней мыры, пятьдесять процентовъ симпатіи къ союзникамъ.

Румынское правительство дорожить собою въ международныхъ сношеніяхъ. Оно очень формалистично и потому мелочныя пограничныя столкновенія иностранцевъ съ чиновниками, строго исполняющими свои предписанія, довольно часты. Но достаточно коротенькой записки, ивсколькихъ вѣжливыхъ словъ представителя затронутой державы, чтобы недоразумѣніе уладилось, по возможности, къ обоюдному удовольствію.

Если, съ одной стороны, румыны черезчуръ формалисты, то съ другой, — наши соотечественники слишкомъ безпечны. Въ одномъ округѣ вышли безпорядки. Пошла провѣрка населенія. Между прочимъ, обнаружено было одиннадцать русскихъ коробейниковъ; ни у одного не оказалось свидѣтельства на право торговли въ той мѣстности... Ихъ выслали. Спрашивается: кто виноватъ? Пьяный канитанъ—грекъ, подъ русскимъ флагомъ, лѣзетъ, на зло всѣмъ предупрежденіямъ, куда не велѣно. Ему рѣшительно заявляютъ, что это нарушеніе международнаго права. — Если вы пойдете дальше, мы вынуждены будемъ стрѣлять.

— Ладно! Не будете!

И, спьяну ли, молодечества ли ради, идетъ.

Одинъ надурить, а сто умныхъ ломай головы, какъ дурь распутать.

Правда, и румынскіе стражники—порядочные звѣри. Антипатія ли къ сосѣдямъ, просто ли горячая южная кровь, но они хватаются за ружья гораздо скорѣе, чѣмъ требуютъ благоразуміе и человѣколюбіе. Русскій солдатъ мирно рыбачилъ въ своей лодченкѣ и не замѣтилъ, что теченіе унесло его слишкомъ близко къ румынскому берегу. Румынъстражникъ его застрѣлилъ.

## terrorm of the same on terrorors in the field same than the same than the same terror in the same terror in

Если туристь желаеть, — туристамъ свойственно желать много глупостей, — убить цёлый день и значительную часть ночи на прогулку, безусловно скучную, надождливую до зъвоты, досадную до злости, утомительную до лома въ костяхъ, мой ему совътъ: пусть онъ сядеть въ Рущукъ на австрійскій пароходикъ и плыветь по Дунаю до Ломъ-Паланки. Я ручаюсь за хорошій сплинь—вполнѣ достаточный для американца, чтобы напиться до положенія ризъ, для англичанина, чтобы застрѣлиться, для русскаго, чтобы чертыхаться, покуда даже пароходная труба — и та покрасньеть оть конфуза. Виды, тоску наводящіе: справа безотрадно-гладкая румынская равнина, слева — безотрадноголые обрывы болгарскаго берега; впереди и позади грязная полоса Дуная—самой некрасивой изъ большихъ рѣкъ, какія случалось мні видіть. На этой грязной полосі чернъютъ отмели — плоскія, поросшія мелкимъ ивнякомъ и тоже весьма безобразныя. Ученые слависты предполагають, что у древнихъ славянъ слово Дунай обозначало вообще рѣку. Донъ, Дунай, Дуна—все одинъ корень, всегда прилагаемый къ сильной текучей водъ. Даже Дунай-богатырь русской былины, и тоть, въ концъ концовъ, растекся

рѣкою. Надо полагать: слависты правы, потому что надо быть сумасшедшимъ, чтобы пѣть про этотъ Дунай:

> Ой, Дунай мой, Дунай! Ой, веселый Дунай!

Очевидно, пѣсня поется о какомъ-то другомъ Дунаѣ: въ этомъ нѣтъ ни веселья, ни красы, ни радости. Впрочемъ, можетъ-быть, старинные славяне лгали и льстили въ своихъ пѣсняхъ богу Дуная такъ же, какъ лгутъ и льстятъ ему современные нѣмцы. Назвалъ же Іоганнъ Штрауссъ лучшій свой вальсъ — «An der schönen blauen Donau». А ни голубого, ни прекраснаго, рѣшительно ничего нѣтъ въ этой бурой жидкости на всемъ ея протяженіи отъ Вѣны до Чернаго моря. Скучный Дунай! Бурый Дунай!

У насъ въ Россіи развѣ гдѣ-нибудь на Окѣ или на Мологѣ можно найти пароходы хуже самоварной канфорки, пущенной австрійцами въ дунайскую грязь, подъ громкимъ именемъ «Нептуна». Надо удивляться, какъ старый богъ терпитъ это посрамленіе своего имени. Душная столовая, въ которой негдѣ повернуться, вонючая общая каюта, закуты вмѣсто каютъ приватныхъ, кривая палуба, всюду грязь и соръ, —это первый классъ. Воображаю, какъ хороши второй и третій! Прислуга грязная, глупая и грубая; скатерти на столахъ... ахъ, какія скатерти! Къ небу вопіють о прачкѣ, — и небо ихъ не слышитъ. ѣсть можно только рыбу; остального нельзя въ ротъ взять: маргаринъ, —и самый покойницкій.

Рыбы, разумѣется, хороши, но, по мѣстному улову, дороги: вы платите гульденъ за стерлядку, какой на Волгѣ красная цѣна двугривенный. Прибавьте къ этому, что дунайская стерлядь и вполовину не такъ вкусна, мягка и сочна, какъ волжская; это, скорѣе, шипъ, а не стерлядь. И готовить ее нѣмцы не умѣютъ; получается что-то студенистое, осклизлое. Волжская стерлядь манить себя ѣсть,—вѣрнѣе, впрочемъ, манила: въ послѣдніе годы волж-

скія стерляди отравлены и весьма пропахли нефтью, — съ дунайскою же надо сперва примириться, а потомъ уже получишь къ ней аппетитъ и отъ нея удовольствіе.

На «Нептунѣ» нашлось нѣсколько болгаръ, говорящихъ по-русски, — и все руссофилы. Стамбуловъ тогда только-что палъ, — и, съ разрѣшенія начальства, руссофиловъ объявилось множество. Въ числѣ ихъ былъ докторъ Т., русскаго воспитанія, изъ Варны, милый собесѣдникъ и—великая рѣдкость въ Болгаріи! — не политиканъ. Докторъ ѣхалъ въ Австрію—жениться.

— Трудно, очень трудно жить одинокимъ холостякомъ въ Болгаріи, — говориль онъ. — Возьмите хоть квартирный вопросъ. Если въ городѣ нѣть семейства русскаго, нѣмецкаго или еврейскаго, — вы осуждены на жизнь въ гостиницѣ: болгарская семья никогда не сдасть комнаты холостому человѣку, не приметь его столоваться, — это почитается неприличнымъ. А болгарскія гостиницы.. въ Европѣ полицейскіе участки лучше!

И воть-я, холостякь, должень быль нанимать въ Варнь цылый домь, на который требовался не малый штать прислуги. А знаете ли вы, что такое болгарская прислуга? Съ нею мука, каторга! Наши поселяне зажиточны, земля ихъ кормитъ, они привержены къ родному дому и уходять на городской заработокъ крайне неохотно. Надо уламывать, упрашивать, соблазнять безобразно высокою платою, прежде чёмъ баба покинеть свой очагь для вашей кухни. Служить она у вась въ такомъ сознаніи и съ такимъ видомъ, будто дълаетъ вамъ величайшее одолженіе, и безъ нея вы пропали. Два-три замѣчанія, первое недоразумѣніе, — и до свиданья! Обидѣлась и ушла: ступайте на новую муку, ищите себъ новую кухарку. Кормять ужасно. Кто изъ насъ воспитывался въ Россіи и набаловался разнообразіемъ русской кухни, тому отъ болгарскаго стола приходится жутко: наша національная поваренная книга знаеть всего пять-шесть блюдь, очень простыхъ,

грубыхъ и тяжелыхъ. Я жилъ студентомъ въ Кіевѣ и, конечно, ѣлъ и пилъ небогато, по кухмистерскимъ. За четвертакъ на обѣдъ разносоловъ не получишь и гурманству
не научишься. Однако, даже послѣ кухмистерской ѣды, я
ходилъ по цѣлымъ днямъ голодный въ первое время, какъ
возвратился въ свое родное Габрово. Это вѣдъ совсѣмъ
дикое, патріархальное мѣстечко. Вино да баранъ, баранъ
да вино, — вотъ и все меню. Бараномъ пахнетъ все: хлѣбъ,
супъ... брр!... На первыхъ порахъ — хотъ плачь: ничто въ
ротъ нейдетъ. Потомъ — голодъ не свой братъ, обучилъ
кормиться, чѣмъ Богъ послалъ. А жизнь въ Габровѣ?
Чутъ сумерки, всѣ двери на запоръ. Возьмешься за картузъ, — отецъ окликаетъ:

- Куда?
- Хочу навъстить товарища.
- Бойся Бога, человѣкъ! какіе по ночамъ товарищи? Сиди дома!
  - Но...
  - Сиди, говорять, коли отець велить!

Ну-съ, и вотъ я, тридцатилътній докторъ медицины, смиренно вѣшаю картузъ на гвоздь и сажусь къ очагу хлопать глазами на огонь, пока не сморить сномъ, -- больше дълать нечего. И не думайте, что отецъ мой деспотъ, самодуръ, — добрѣйшей души старикъ, безъ памяти любитъ насъ, дътей, рубашку съ себя сниметъ, если мнъ понадобится. Но за старообычную жизнь держится кръпко; велить преданіе замыкать двери съ сумерками, — и шабашъ! замыкаеть. Такъ запирались дъды и отцы, такъ и онъ запирается. И, я думаю, — не послушайся я его, онъ не задумался бы меня поколотить, хотя бы я быль не только докторомъ медицины, но даже министромъ-президентомъ. Потому, скажеть, ты сынь, а я батька; я тебя родиль и взяль за тебя отвъть предъ Богомъ; ты меня не слушаешь, - долженъ я тебя научить, чтобы чтилъ отца своего и матерь свою и долгольтень быль на земли: ложись!..

Крѣпокъ у насъ семейный строй — что говорить. Но, какъ это ни патріархально, а нашему брату, хватившему европейской цивилизаціи, тяжело. Если бы не баловала меня мать,—извъстно, всъ матери потворщицы,—не знаю, какъ и выжинь бы въ Габровъ. Но, и при материнскомъ потворствъ, представьте себъ только, какое красивое для взрослаго человъка положение — осуществлять свои самыя невинныя желанія и привычки не иначе, какъ прячась, тайкомъ, съ дганьемъ и притворствомъ, за спиною отца, съ въчнымъ страхомъ: ахъ, не замътилъ бы старикъ! То-то будеть буря!.. Совсьмъ темное царство: точно Тихонъ въ «Грозв». А ужъ какъ отцу не хотвлось, чтобы я покинуль Габрово для Варны: Одинъ, говоритъ, безъ семьи, въ большомъ городъ... пропадетъ малый! А «малому» четвертый десятокъ! — уже не молоденькій кабанокъ... Когда я учился въ Кіевѣ, — а поѣхаль въ университеть я тоже уже парнемъ лътъ двадцати пяти, — старикъ прівхаль меня провъдать. Что же вы думаете? Даже не предупредиль ждать его. Остановился потихоньку на постояломъ дворъ и обходиль всёхъ знакомыхъ съ развёдками: какъ я живу и веду себя? Ну, я быль студенть изъ смирныхъ, -худа про меня никто не могъ сказать... Возвращаюсь какъ-то домой изъ университета, — воть тебъ разъ! глазамъ не върю: сидить мой старикъ.

- Батька! какими судьбами? когда?
- А я, сынокъ, ужъ три дня въ Кіевѣ. Приглядывался, какъ тебя повстрѣчать и какое отцовское слово надо тебѣ сказать: грозное или ласковое. Вотъ теперь здравствуй. Хорошій ты человѣкъ, не позоришь нашу семью, хорошо говорять о тебѣ люди.

Такой характерный старичина! А у самого между тѣмъ слезы на глазахъ, и сѣдые усы такъ и прыгаютъ...

Свечерѣло и захолодало. Волею-неволею пришлось спуститься въ клоаку, которую прислуга «Нептуна» выдаеть за спальную каюту. Духота, міазмы... Лампы чадять,

пока горять, и невыносимо смердять, погасая; на низкомъ потолкъ притаились кошмары, готовые прыгнуть на грудь засыпающихъ. Ложусь и предаюсь размышленіямъ: много ли капитановъ «Нептуна» кончило жизнь самоубійствомъ, и послъ котораго по счету рейса приводили ихъ къ этому искупительному шагу угрызенія совъсти? На плечахъ моихъ покоятся пятки какого-то толстаго поляка. Онъ несносно мечется и бредить во снъ:

— Вилькъ! вилькъ! вилькъ!

И, удирая отъ воображаемаго волка, топочеть по моимъ плечамъ. Бужу,—не просыпается. Остается молить Бога, чтобы полякъ поскорфе увидалъ во сиф ружье и застрълилъ своего волка.

Забываюсь дремотой...

- Вставайте! вставайте!
- Что такое?
- Мы уже пять минутъ стоимъ въ Ломъ-Паланкѣ. Скорѣе выбирайтесь съ парохода: сейчасъ тронемся.
- Ахъ, чортъ бы васъ дралъ! а вещи не собраны... Не могли разбудить раньше?

Я и мои спутники - болгары поднимаемъ отчаянную суматоху. Капитанъ ореть на насъ благимъ матомъ, ругаясь на пяти языкахъ. Но мы такъ спъшимъ, что и отругиваться некогда. Скручены вещи...

— Träger!

Нѣтъ трэгера. Не въ обычаѣ, въ Ломъ-Паланкѣ, трэгеры. Стоимъ въ недоумѣніи предъ горами нашего багажа.

— Schnell! schnell! bitte schnell, zum Teufel! ореть капитань.—Я пущу пароходь.

Чувствуя подъ ногами содроганіе готовой прійти въ движеніе машины и отчаявшись въ существованіи трэгеровъ, рѣшаюсь воспользоваться отпущенной мнѣ отъ матери-природы силой, перешвыриваю свою корзину и баулы моихъ спутниковъ на пристань и прыгаю съ уже зашевелившагося парохода. Чрезъ мгновеніе, отъ «Нептуна» остается только скверное воспоминаніе. Вдругъ... вотъ такъ мысль!

— Господа!—кричу я не своимъ голосомъ.— Я ограбилъ австрійскій пароходъ: я, впопыхахъ, не заплатилъ за свой заборъ въ буфетъ.

Мои болгары садятся на землю и начинають умирать отъ смѣха.

- Ха-ха-ха! Воть будуть злиться нѣмцы.
- Xa-хa-хa! Такъ швабамъ и надо.
- Однако, господа, какъ же теперь быть?—недоумѣваю я.
- Да никакъ! Чортъ съ ними... Вѣдь вы не знаете, сколько остались должны?
  - Не знаю.
  - Ну, какъ же вы будете платить?
- Можеть быть, передать деньги мѣстному агентству пароходства?
  - Чтобы управляющій присвоиль ихъ себ'в?
  - Послать на имя капитана «Нептуна»?
  - Ну, присвоить капитанъ.
  - -- На имя буфетчика?
  - Присвоить буфетчикъ.
  - На чье же, наконецъ?
- На чье ни пошлете, ужъ кто-нибудь да присвоить. Въдь это швабы. Все, что не контрактовано, они норовять утянуть у общества и положить въ свой карманъ. Вамъ остается примириться съ мыслью, что вы ограбили швабское пароходное общество. Ничего: вы славянинъ, и только отомстили немножко за Боснію и Герцеговину. А, если васъ все-таки мучить совъсть, бросьте франковъ двадцать въ кружку для бъдныхъ... вотъ и будете квиты!..

Фаэтонъ изъ Ломъ-Паланки въ Софію стоить пятьдесять левовъ (франковъ), т.-е. по курсу около восемнадцати рублей. Это— за два дня ѣзды, безсмѣнною четверкою маленькихъ и тощихъ лошадокъ. Дешевизна замѣчательная, по времени, по огромности разстоянія и по трудности пути: надо одолъвать Берковецкій Балканъ, подниматься до Петроханскаго перевала. Сравнительно съ Военно-Грузинскимъ шоссе, гдъ двъсти верстъ разстоянія отъ Владикавказа до Тифлиса стоять, въ отдельномъ фаэтоне, 54 рубля, совсимь благодать. Дешевизна обусловливается конкуренціей ямщиковъ съ государственною почтой; послъдняя завела было дилижансы, съ платою 25-30 франковъ за мъсто; ямщики тотчасъ же стали предлагать проъзжимъ за ту же цвну цвлый фаэтонъ. Государственная почта еще понизила таксу, -- ямщики пощли и на эту уступку, готовясь лучше потерпъть убытки, чъмъ сойти съ поля сраженія, такъ выгоднаго для нихъ. Дешевизна кормовъ явилась для нихъ немалою поддержкою. Кончилось дёло полною побёдою ямщиковъ: государство спасовало, дилижансы были уничтожены, и сообщение между Софіей и Ломъ-Паланкой перешло всецьло въ частныя руки, на соглашение по вольной цѣнѣ. Въ мѣсяцы очень бойкаго движенія ціна фаэтона возрастаеть до 75 франковъ; въ тихое время падаетъ до 40-30, даже до 25левовъ... Никакихъ «на чаевъ» по дорогъ; удивляются, когда даешь:

#### — За что? съ какой стати?

Пока закладывали лошадей, разсвѣло. Мы сидѣли въ грязномъ хану, сонные, голодные, злые. Хозяинъ принесъ намъ по чашкѣ турецкаго кофе, — мѣсиво, хорошо разгоняющее сонъ, но не убивающее голода. Къ счастью, оказался открытымъ кабачокъ для рабочихъ пристани, гдѣ не нашлось никакой ѣды, но, по крайней мѣрѣ, было вкусное вино. Впервые въ жизни пилъ натощакъ... и трещала же потомъ голова! Не въ обиду будь сказано болгарскимъ винодѣламъ, не пожалѣли они подлить въ виноградный сокъ хлѣбнаго спирта. Пришли разносчики съ лотками, предлагаютъ витушки какого-то жирнаго тѣста.

— Воть и закуска! — воскликнуль одинь изъ моихъ

спутниковъ. — Кушайте, господа! До станціи съ трактиромъ добрыхъ шесть часовъ.

Господа стали кушать. Видя, что они ѣдять и не морщатся, я тоже вооружился было витушкой, куснуль ее... и долго послѣ того отплевывался, напрасно стараясь запить виномъ ужасный вкусъ болгарскаго лакомства. Трижды правъ быль варненскій докторь: здѣсь всюду и все пахнеть бараномъ. Представьте себѣ сладкое слоеное тѣсто, сваренное въ овечьемъ салѣ... Ахъ, сальныя свѣчи, ѣдоками которыхъ изображали насъ, русскихъ варваровъ, старинные европейскіе путешественшики,— и тѣ, надо надѣяться, не пахнутъ хуже и не поганѣе на вкусъ! Вещи увязаны, фаэтонъ устланъ одѣялами, бубенцы звенятъ... трогай!

Катимся долиною Лома. Южно-русскій пейзажь — тѣ же мазанныя хатки на косогорѣ, тѣ же неглубокія и сырыя балки, та же цвѣтущая степь машеть на десятки версть кругозора мохнатымъ ковылемъ и дышетъ ароматомъ свѣжаго сѣна. Сѣрая лента дороги безлюдна. Изрѣдка обгоняемъ тяжелую телѣгу на скрипучихъ, деревянныхъ восьмиугольникахъ, вмѣсто колесъ: это — и тормазъ, и колесо вмѣстѣ. Медленно волокутъ допотопный экипажъ безобразные черные буйволы, — въ нихъ есть что-то допотопное; еще медленнѣе шагаетъ вслѣдъ длинноусый шопъ—въ бѣлой свиткѣ, покроя, какой можно видѣть на иконахъ святыхъ южнорусскихъ князей до татарщины, да и то писанныхъ только Васнецовымъ либо Нестеровымъ, подъ редакціей Адріана Прахова.

Тяжело и важно выступаеть шопъ по пыли въ своихъ опанкахъ, положа на плечо длинный кривой дрюкъ; за нимъ плетется собака—кровь предка, степного волка, ярко сказывается въ породѣ. Говорятъ, будто между собакой и ея хозяиномъ всегда есть сходство. То-есть,— «покажите мнѣ, какова собака, и я скажу, каковъ хозяинъ». Шопъ и его собака-волкъ вполнѣ оправдываютъ эту примѣту: одинаково дикій, и пугливый, и хищный взглядъ; осторожная,

сильная и широкая походка; въ осанкъ сказывается привычка къ частой опасности — и оглядчивая боязнь нападенія, и готовность крѣпко и храбро защищаться. Даже въ глубинъ Кавказа, у сванетовъ, пшавовъ, хевсуровъ — я не встръчаль болье типичныхъ полудикарей, чъмъ шопы, съ ихъ мощными скулами, глазами, косо ушедшими подъкрутые лбы, полными и звъриной простоты, и звъринаго коварства: рабочій воль и лисица — одинаково смотрять изъ этихъ глазъ. На иныхъ телъгахъ сидъли женщины: обнаженныя почти до пояса, он' кормили своихъ голыхъ ребятишекъ и, не стыдясь провзжающихъ, молча глядвли на фаэтонъ, не выражая ни любопытства, ни оживленія; тупой коровій взглядъ, —даже не разобрать, видить васъ шопка или, въ своемъ животномъ лунатизмѣ, она за тридевять земель, въ тридесятомъ царствъ. Меня поразила чистота, соблюдаемая шопами въ одеждъ: они всъ въ бъломъ, бълую одежду труднъе всего сохранить въ свъжести, въ хатахъ шоповъ тѣсно, грязно, душно, а на свиткахъ и рубахахъ, между тъмъ, ни пятнышка. Какъ они ухитряются выходить чистыми изъ грязи, — Богъ ихъ знаетъ. Костюмъ шопки напоминаеть малороссійскій, только въ еще боль шемъ упрощеніи, хотя, казалось бы, упрощать уже и нечего: черевики, цвъточный вънокъ, короткая бълоснъжная рубаха, надътая прямо на голое тъло, плахта... и конецъ. Шопки некрасивы, но производять впечатлѣніе рѣдкостнаго здоровья и большой физической силы. Хорошія, выносливыя и нетребовательныя работницы.

Облака пыли встають слѣдомь за тяжелыми возами шоновь, и долго слышится ихъ, понемногу затихающій, скрипъ... «Заскрипѣли телѣги половецкія, рцы лебеди распущени», —вспоминается старое сравненіе изъ «Слова о полку Игоревѣ». Кто-то изъ старыхъ кочевыхъ враговъ удѣльной Руси, не то печенѣги, не то половцы, а, можетъ-быть, и тѣ и другіе приходятся предками шопамъ. Много азіатской крови въ болгарскихъ жилахъ. Какихъ только наше-

ствій не претеривло это злополучнвищее изъ славянскихъ племенъ, начиная съ тюркской орды Аспаруха, основателя Болгаріи, и кончая черкесскими шайками семидесятыхъ годовъ. Авары, мадьяры, печенвги, половцы, татары, турки—вихремъ носились отъ Дуная до Балканъ, всв оставляя хоть маленькій слёдъ въ тысячелётней исторіи несчастнаго народа. Въ Добруджв, близъ Варны, живутъ какіе то гагоузы—христіане, говорящіе, однако, по-турецки... Откуда взялся этотъ народъ, шсторическая загадка; чехъ Иречекъ, историкъ болгарской національности, считаетъ ихъ выродившимися потомками половцевъ-кумановъ.

### oro avaneana. Rasapa, gereV money currimment. note that

Путь однообразенъ; дорога—какъ скатерть. Цвёты да крики орловъ подъ блёдно-голубыми небесами, съ островами бёлыхъ облаковъ... только и впечатлёній въ цвётущей пустынё. Укачало... сплю... Тряхнуло фаэтонъ — открываю глаза: какъ тучи, плывутъ навстрёчу горы, купая зелень своихъ лёсовъ въ голубомъ туманѣ, — это Балканъ! Горы кажутся близкими, а между тёмъ мы цёлый день мчимся къ нимъ и, какъ-будто, не можемъ сократить разстоянія; мы къ нимъ, а онѣ отъ насъ. Наконецъ, въ Берковецахъ подпустили къ себѣ. Съ тяжелымъ грохотомъ тянется въ гору артиллерійскій обозъ; сходство офицера и солдатъ въ лётней формѣ съ русскими поразительно; кабы не горы на горизонтѣ—легко вообразить себя близъ лагерей, подъ Петербургомъ или Москвою... Такъ и хочется спросить:

— Служивые! Какъ васъ сюда занесло?!

Жаль лошадей: трудно имъ взбираться по песчаной, сыпучей дорогѣ на крутое предгорье...

Эка денекъ! Эка жара, Эка песокъ, Эка гора!.. Вылѣзаемъ изъ экипажей, идемъ пѣшкомъ среди благоухающихъ рощъ. Онѣ становятся все гуще и прекраснѣе, чѣмъ выше. Цѣлое море алаго шиповника; подъ кустами колокольцы, фіалки, незабудки, гвоздики... Пьешь воздухъ, а не дышешь имъ!

Догнали какихъ-то путниковъ, направлявшихся тоже изъ Лома въ Софію. Оказались весьма подозрительными господами. Выдавали себя за эмигрантовъ, возвращающихся на родину, по случаю паденія Стамбулова, но весьма смахивали на шпіоновъ. Одинъ изъ нихъ быль верхомъ. Его малорослый, но крънкій и бойкій молодой конекъ расковался. Поднялась суматоха: конекъ крутился, какъ волчокъ, не имъ́я ни малъ́йшаго желанія сдаться ловившимъ его кузнецамъ. Лазарь, кучеръ моихъ спутниковъ, веселый малый, всю дорогу потешавшій нась дикими песнями, приходить въ страшную ажитацію, кулемъ сваливается съ козель и становится самымъ дѣятельнымъ охотникомъ въ облавъ на перепуганнаго и озленнаго коня. Послъдній, между тьмъ, прыгаетъ, какъ сумасшедшій: кровяные глаза — вкось, ноздри трепещуть, кожа дрожить, точно подъ нею ртуть перекатывается, а копыта такъ и сверкають въ воздухѣ. Не довольствуясь обыкновенными способами ловли, Лазарь изобрѣтаеть свой собственныйновый, но нельзя сказать, чтобы очень остроумный. Присълъ сзади коня на корточки и норовить опутать ему веревкой ноги. Ноздревъ ловилъ зайцевъ за заднія лапы, не знаю, удалось ли бы ему такое молодечество съ лошадью: похоже, что лошади этого не любять. Трижды взвились копыта, раздалось три глухихъ удара, словно валькомъ по мягкому бълью... Конекъ помчался въ пространство, а на землѣ осталось безчувственное тѣло Лазаря, безпомощно свернутое въ клубочекъ. Мы переглянулись, блъднъя:

— Готово!. Покойникъ!..

Однако, отдышался, хотя... не думаю, чтобы надолго: удары пришлись бъднягъ въ грудь и животъ; такіе страш-

ные подарки не проходять даромъ. Когда на другой день въ Софіи Лазарь прощался со мною, его исхудалое лицо съ заостреннымъ носомъ, его лихорадочные пожелтѣлые глаза показались мнѣ призракомъ неизбѣжной и близкой чахотки.

- Какъ тебя угораздило подвернуться подъ копыта?
- Бѣсъ попуталъ.
- На бѣса мы всѣ горазды бѣду валить. А кто просиль соваться? Точно безъ тебя не поймали бы коня?
  - Нельзя. Ковачь—мой другарь.
- А, это дѣло другое, —хоромъ согласились спутникиболгары. —Другарство —дѣло великое. Хочешь не хочешь, а другарю ступай помогать. Другарствомъ люди живутъ и земля стоитъ.

Кое-какъ отпоили Лазаря виномъ и водкой настолько, чтобы онъ могь добхать до Клиссуры, гдв предполагалась ночевка. Говорять, что цинцары, содержащіе ханы по всѣмъ шляхамъ Болгаріи, жадны, корыстолюбивы, не стыдятся обобрать и мертваго. Однако хозяинъ хана, гдъ приключился несчастный случай съ Лазаремъ, наотрѣзъ отказался отъ платы за издержанныя на раненаго вино, водку и масло для растиранія. Цинцары—насмѣшливая кличка, обратившаяся въ названіе страннаго племени, разсѣяннаго по Болгаріи: это—древнѣйшіе ея обитатели, македонскіе румыны, прямые потомки романированныхъ оракійскихъ племенъ, погибшихъ впослідствій подъ натискомъ славянъ. Совершенно оболгарившись, цинцары однако сохранили румынскую рвчь для своего домашняго обихода. Пишуть же они и счеты ведуть по-гречески, что и между болгарскими стариками не ръдкость: въдь націонализація болгарскаго народнаго просвъщенія—дъло всего двадцати лѣтъ.

Цинцары народъ промышленный, предпріим чивый, смышленый, ловкій; въ краѣ они играютъ такую же роль, какъ въ Польшѣ и въ юго-западныхъ губерніяхъ Россіи—

евреи. Одинаковость профессій выработала и сходство характера и пріемовъ. Цинцаръ такъ же навязчивъ и необидчивъ, какъ жидки-факторы захолустныхъ мѣстечекъ; такъ же, какъ они, онъ—необходимость для края, особенно для высшаго класса, работою на который онъ живетъ. Закажите цинцару, что угодно,—хоть птичье молоко,—онъ найдетъ. А, если не найдетъ, принесетъ какое-нибудь самодѣльное мѣсиво и храбро объявитъ:

— Воть самое настоящее птичье молоко, какъ вы желали, и пусть кто другой достанеть вамь за такую дешевую цѣну!

И, если заказчикъ, разозлившись на нахальство цинцара, сгоряча выплеснеть ему «птичье молоко» въ лицо, цинцаръ, не смущаясь и не обижаясь, оботрется и сумѣетътаки въ концѣ концовъ выпросить за свое мѣсиво левъдругой.

При всемъ томъ цинцары, какъ, впрочемъ, и наши юго-западные еврейчики, не воры. Притомъ, и не трусы. Народъ красивый; романскія физіономіи цинцаровъ рѣзко выдѣляются въ болгарской толиѣ. По общности жизни и образа дѣйствій, иные принимають цинцаровъ за оболгаренныхъ румынскихъ евреевъ, но Иречекъ объяснить ихъ римское происхожденіе. Въ огромномъ большинствѣ, они—христіане; есть и магометане. Иречекъ указываетъ на послѣднихъ, какъ на единственное латинское племя, покоренное Исламомъ. Слово «цинцаръ» —искаженное румынское «zanzaro», комаръ. По шерсти кличка.

Добрались до Клиссуры — ущелья, служащаго сѣверными воротами въ Старую Планину. Солнце было уже за горами, а небо блестѣло еще полными серебрянаго свѣта облаками. Балконъ гостиницы повисъ надъ пропастью: глянешь внизъ, — лѣстница черныхъ, обросшихъ мохомъ камней, а по нимъ, съ грохотомъ, прыгаетъ полоса живого серебра; окрестныя скалы прислушиваются къ реву потока и двоятъ его, троятъ... Все кругомъ полно голосами ве-

селыхъ водяныхъ духовъ, рѣзво кувыркающихся вмѣстѣ съ пѣною каскада въ черную бездну, навстрѣчу медленно ползущимъ вверхъ туманамъ.

- Какъ зовутъ рѣку?
- А кто ее знаетъ? Зовутъ по мъстечку...
- Рѣзва, Рѣзва зовуть, —вертя сильными плечами, вмѣшивается въ бесѣду служанка, красивая и проворная Пѣнка, по смѣлости глазъ и рѣчей не похожая на болгарку; онѣ всѣ такія смирныя и застѣнчивыя.

Разговорились. Оказывается, — воспитанница матери Скобелева, такъ трагически погибшей подъ разбойничьимъ ножемь. Скобелева воспитывала въ Одессъ нъсколькихъ болгарскихъ дівочекъ; когда Узатисъ зарізалъ свою и ихъ благод втельницу, за болгарочекъ стало некому платить, и, отосланныя на родину, онъ возвратились къ пенатамъ своимъ и снова одичали... А, впрочемъ, люди свѣдущіе, хотя и безнравственные, увъряли меня, будто слыть «скобелевскою воспитанницею» — это своеобразная мода болгарскаго полусвъта; изъ десяти дъвицъ легкаго поведенія девять готовы божиться, что генеральша Скобелева воспитывала ихъ въ Одессъ, но злодъй Узатисъ фатально закрыль для нихъ честныя русскія перспективы и заставиль ихъ свернуть съ пути добродътели на стезю порока. Но въ горной глухой Клиссурь ньтъ полусвъта, нътъ его модъ, и я охотно върю красивой Пънкъ и протягиваю ей стаканъ, полный чернымъ виномъ:

— На въчную память бълаго генерала!

Рѣзва—не отвѣтъ. Рѣзва значитъ Скорая, Быстрая скорѣе нарицательное, чѣмъ собственное имя чуть не каждой горной рѣчки. Все равно, какъ въ Грузіи. Спросишь:

- Раквіянъ цкаро? Какъ звать ручей?
- Чкери, батона! Быстрый, баринъ.

Хоть номерами ихъ помѣчай: быстрый первый, быстрый второй и такъ далѣе до безконечности.

— Знаете ли вы, что мы уже на двъ тысячи футовъ

падъ уровнемъ моря? — спрашиваютъ меня, — а полъземъ еще выше, много выше... вонъ куда!

Зеленая зубчатая ствна Балкана не смотрить сердитою. Кудрявая растительность одъваеть ее отъ подошвы до маковки и смягчаеть впечатление строгаго величія горныхъ громадъ. Връзанное въ нихъ ущелье смотритъ весело подъ радугой, раскинутой на прощанье уходящимъ спать солнцемъ. Пейзажъ дикій, но не мрачный. Это не полныя сверхъестественнаго ужаса скалы Дарьяла, гдф тучи спять на голыхъ камняхъ, а безустанный вихрь крутитъ надъ бъщеной ръкой легіоны проклятыхъ дьяволовъ, оглушающихъ путника воплями, стонами, проклятіями, хохотомъ и плачемъ... Дарьялъ-застылый хаосъ: не то остатки разрушеннаго міра, не то-остовъ міра недостроеннаго. Въ немъ жутко. Отовсюду глядить на путника неподвижными холодными глазами стихійная творческая сила—враждебная, злая, презрительная: — Зачёмь ты здёсь? Кто тебя зваль? Уходи, пока цѣлъ, жалкій муравей! Ты способенъ только ползать по ступенямъ скалъ-лъстницъ, воздвигнутыхъ мною для въчныхъ духовъ, съ громомъ и молніями летающихъ по вершинамъ, въ непроглядномъ мракъ грозовыхъ тучъ...Я не поклонникъ А. Г. Рубинштейна, какъ опернаго композитора, но нельзя не сознаться, что въ первыхъ тактахъ вступленія къ «Демону» ему хорошо удалось выразить грозное настроеніе, какимъ наполняеть душу Дарьялъ. Это тѣмъ страннѣе, что Рубинштейнъ писаль Демона, еще не видавъ Кавказа. Онъ прівхалъ познакомиться съ Кавказомъ уже послѣ того, какъ написаль кавказскую оперу. Клис-сурскій Балкань—совсѣмъ не то. Налюбовавшись его зубцами, вы спокойно ложитесь спать въ чистенькой гостиниць, а онъ добродушно заглядываеть къ вамъ въ окно и-будто шепчеть:

— Спи. Будь гостемъ. Я люблю людей и не даю ихъ въ обиду. Спи! Вотъ тебѣ теплый вѣтеръ въ окно. Слышишь, какъ шумять водопады? Слушай ихъ сказки.

Онѣ навѣютъ тебѣ волшебныя грезы о вилахъ, живущихъ въ моихъ ущельяхъ... Съ первымъ свѣтомъ, онѣ полетятъ купаться въ румяномъ заревомъ туманѣ...

Вокругъ тебя станутъ играть и летать, Играя, летая, тебя усыплять...

Старикъ, впрочемъ, только нахвасталъ. Никакихъ вилъ ко мнѣ не прилетѣло, если не считать проклятой Пѣнки, которая, въ пятомъ часу утра, ворвалась будить меня въ дорогу съ такимъ воплемъ, что и впрямь—даже вила, невзначай раненая Маркомъ Кралевичемъ, врядъ ли кричала громче.

Клиссура сіяла утромъ. Она напоминала мнѣ Котерэ, воспѣтый Генрихомъ Гейне въ первыхъ стихахъ Атта-Траля:

"Межъ зелеными горами, Что стремятся гордо къ небу, Пумомъ дикихъ водопадовъ Убаюканъ, спитъ въ долинъ Элегантный Котерэ. Вълыхъ домиковъ балконы, А на нихъ стоятъ...

болгарки въ пестрыхъ вѣнкахъ изъ горныхъ цвѣтовъ и готовятъ форель намъ на завтракъ... или ужъ, право, не знаю, какъ назвать эту ѣду ни свѣтъ, ни заря. Клиссурская форель—я забылъ ея мѣстное названіе—славится по всей Болгаріи. Крупная, веселая рыбка, въ бархатной, испещренной пятнышками одеждѣ. Изъ нея должна выходить отличная уха, но... хорошо, что я еще не дошелъ до гастрономическаго возраста! Истый гурманъ пришелъ бы въ неистовство отъ грубаго жарева, въ какое превращаютъ нѣжную форель невзыскательные болгары. Есть народный анекдотъ. Одесскій грекъ увидаль однажды, какъ русскій несетъ чудесную рыбу.

- Что ты будешь д'влать съ этой рыбой?
- Събмъ ее.
- Какъ же ты ее приготовишь?

— Извѣстно какъ: сварю, да съѣмъ.

При такомъ невѣжественномъ отвѣтѣ, грекъ повалился на-земь, какъ подкошенный, въ глубокомъ обморокѣ. Сбѣжались другіе греки и набросились на изумленнаго москаля:

- Что ты сдёлалъ съ нашимъ товарищемъ?
- Ничего я ему не дѣлалъ; онъ меня спросилъ, какъ я намѣренъ готовить эту рыбу; я сказалъ: сварю, да съѣмъ; а онъ повалился и сталъ умирать.
- Ай-ай-ай!—закачали головами греки, какъ же можно говорить такія неосторожныя слова, когда дѣло идеть о такой прекрасной рыбѣ? Чувствительный человѣкъ можеть отъ этого не только упасть въ обморокъ, но и умереть.

И, присъвъ на корточки вокругъ безчувственнаго гастронома, они принялись расписывать ему на ухо, какой соусъ русскій приготовить къ чудесной рыбъ, сколько будеть положено маслинъ, капорцевъ, пикулей, томата...

— Перчику, перчику не забудь,—простональ горемыка и очнулся.

Клиссурскаго способа приготовленія форели вполн'я достаточно, чтобы уморить цілый отрядь греческих в сластолюбцевь.

## VI.

Блѣдно-голубое утро; небо трепещеть нѣжными, дѣвственными тонами; горы, еще не озаренныя солнцемъ, лѣниво просыпаются, зѣвая черными пастями лѣсистыхъ ущелій; плывуть туманы; по лысинамъ дальнихъ вершинъ бѣгаютъ румяные зайчики... свѣжо и сыро въ воздухѣ, бодро на душѣ.

Четверня отдохнувшихъ за ночь коней мчитъ меня изъ Клиссуры въ разинутое ущелье къ Петроханскому перевалу. Красивая Пѣнка что-то кричитъ вслѣдъ съ крыльца гостиницы... Обернулся, но не успѣваю ничего разобрать. Пѣнка исчезаеть за облакомъ пыли, оставляя въ моей памяти смутный, но прекрасный образъ, въ которомъ все—улыбка: заспанное личико, бойкіе каріе глазки, ямочки на щекахъ, ямочки на подбородкѣ, ямочки на локтяхъ... Addio, mia bella, addio!

И вотъ наконецъ она—священная глушь и тишь Старой Планины, неприступныя трущобы Балкана, за которыя еще такъ недавно гайдуки спорили съ волками и медвѣдями. Конямъ трудно. Они шагаютъ мѣрно и медленно, и бубенцы ихъ тихо и таинственно позвякиваютъ въ зеленомъ святилищѣ природы... Тонкія пленки тумана колеблятся на горныхъ скатахъ, подъ ногами—милліоны брилліантовъ, яхонтовъ, изумрудовъ, зажженныхъ первымъ лучомъ солнца, выплывающаго изъ-за голаго гребня, въ росѣ на цвѣтахъ. Какія краски! какіе запахи! какой хоръ птипъ!..

Я вышель изъ экипажа и побрель пѣшкомъ, прыгая черезъ сердитые, да не сильные ручьи, пробираясь сквозь цѣпкій орѣшникъ; вѣтки брызгали мнѣ въ лицо водою, сверкавшей, какъ огонь, и освѣжавшей, какъ ледъ... Нога вязла въ коврѣ изъ царскихъ кудрей, башмачковъ, ноготковъ, незабудокъ. Такую пышную цвѣточную растительность я видалъ раньше только по горнымъ ручьямъ Грузіи. Часть Старой Планины отъ Клиссуры до Петрохана вообще напоминаетъ Млетскую долину и ущелье Пасанаура: тѣ же краски курчавыхъ опушекъ, та же ласковость тоновъ зелени, разнообразныхъ, но гармоничныхъ.

Только—лѣсъ не тотъ. Чѣмъ дальше углубляешься въ Балканъ, тѣмъ меньше кудрявыхъ кустарниковъ на горахъ, тогда какъ въ Грузіи они заростили всю Карталинію. Ихъ смѣняетъ высокій могучій мачтовикъ—дубы, буки, ясень, вязъ, клёнъ, платаны: дерево—къ дереву, одно красивѣе и стройнѣе другого. Время отъ времени попадаются лѣсопилки—первобытнаго устройства, зато очень живописныя,

съ длинными деревянными водопроводами, брызжущими изъ трубъ яркіе фонтаны жидкаго серебра.

Это—преимущества пейзажа Старой Планины предъ пейзажемъ Грузіи. Но здѣсь нѣтъ главной прелести Закавказья: его удивительнаго неба, безмолвно прославляющаго Бога своею глубокою и радостною синевою; здѣсь нѣтъ Арагвы, царицы горныхъ рѣкъ, съ ея капризнымъ ропотомъ и лепетомъ, переходящимъ то въ плачъ, то въ смѣхъ, то въ болтовню, то въ хныканье. Кто не жилъ у Арагвы, тотъ и вообразить не можетъ, какъ краснорѣчива вода, сколько она знаетъ и умѣетъ разсказатъ, когда одиноко призадумаешься надъ нею въ жаркій полдень или на закатѣ солнца... Заря умираетъ, пѣна волнъ кипитъ красною кровью, а Арагва поетъ и поетъ...

Здѣсь—много «сѣвернѣе». Похоже на Штирію, Каринтію, преобладають зеленые тона. Нѣть страсти въ пейзажѣ, зато — много стыдливой, дѣвственной свѣжести. Я шель и воображаль легенду о добромъ королѣ Гунтрамѣ, какъ именно въ такое утро и въ такомъ горномъ лѣсу онъ встрѣтилъ юную дріаду, которая стала его женою и породнила его съ древними богами.

Выше! выше!—вдоль зеленыхъ отвъсовъ, кудрявыхъ кръпколистымъ дубнякомъ... Немножко кружится голова. Какъ, однако, столичная жизнь портитъ человъка! Давно ли я взбирался на Казбекъ до одиннадцати тысячъ футовъ надъ уровнемъ моря, ползалъ по чертовымъ тропинкамъ Куросцери, гдъ иной разъ, вися надъ бездною, приходилось довъряться больше рукамъ, чъмъ ногамъ, храбро прыгалъ съ камня на камень по кипящимъ горнымъ ръченкамъ Кавказа? Кипучая и нервная городская жизнь отстранила отъ природы и внушила ея бояться. Вотъ тебъ зато — и головокруженіе!

Мои спутники не обращаютъ вниманія ни на зеленыя горы, ни на дѣвственную прелесть стыдливаго утра, ни на птицъ, ни на потоки. «Не обращаютъ» не въ томъ смыслѣ,

что не выражають восхищенія вслухь,— это-то слава Богу! Нізть ничего тошнотворніве громкихь восторговь предъ природой, какими, среди туристовъ, щеголяютъ по преимуществу нъмцы—изъ мужчинъ и англичанки—изъ женщинъ. Нътъ, —мои спутники просто не замичают своей природы и проходять мимо чудесь мірозданія, точно мимо кирпичнаго склада-не удостоивая ихъ ни однимъ взглядомъ. Думаю: свыклись съ пейзажемъ, приглядълся онъ имъ слишкомъ. Спросилъ: нѣтъ; одинъ дѣлаетъ эту дорогу впервые въ жизни, другой-во второй разъ. До того, чтобы свыкнуться или приглядаться, значить, очень далеко. Просто,—какъ замъчалъ я не разъ и впослъдствіи, — въ болгарской натурѣ нътъ эстетической жилки или, по крайней мъръ, очень ужъ слабо она быется. Болгаре забдены политикой и политиканствомъ. Мои спутники всю дорогу чуть не дрались между собою изъ-за Каравелова. Король Гунтрамъ улетълъ изъ моихъ мыслей, спугнутый именемъ Стамбулова, съ аккомпаниментомъ всъхъ ругательствъ, какія существуютъ на болгарскомъ языкѣ. А последній въ этомъ отношеніи много богаче русскаго. По-болгарски можно такъ выругаться, что послѣ того самый грубый русскій извозчикъ будеть три дня красніть, какъ дъвушка, при одномъ воспоминании. Однако, и болгары, и турки, и даже итальянцы-невинныя дъти сравнительно съ греками: брань этихъ последнихъ особенно гнусна тъмъ, что крайній цинизмъ ея уступаеть лишь ея же крайнему богохульству.

Въ Петроханъ, тычкомъ торчащій на безлѣсной вершинѣ, пріѣхали голодные и холодные. Набросились на захваченныя изъ Клиссуры форели. Не ѣдимъ, пожираемъ. Тотъ, у кого въ рукахъ остался только хвостикъ, съ жадною завистью смотритъ на тѣхъ, кто еще принимается за головку.

— Пейте вино, пейте вино!—поощряль цинцарь.— Теперь лъсъ кончился, холодно будеть... Много надо вина!.. Дъйствительно, не успъли выбраться изъ Петрохана, какъ изъ каждаго ущелья лысыхъ горъ стало насъ обдавать ледянымъ дыханіемъ далекихъ снъговъ—точно изъ крещенской проруби. Сперва натянулъ на плечи легкое пальто, потомъ—осеннее, потомъ пожалъть, что не захватилъ съ собою шубы... Это въ іюнъ-то мъсяцъ!

Скоро, однако, пришлось согръться-поневолъ. На крутомъ довольно спускъ я замътилъ, что аллюръ моего фаэтона странно ускоряется. По части лошадей я невиненъ, какъ младенецъ: ровно ничего въ нихъ не понимаю; когда я пробоваль быть всадникомь, то не я управляль лошадью, а лошадь управляла мною. Помню одну, которая систематически сбрасывала меня на песокъ и потомъ, погарцовавъ вокругъ меня малую толику, начинала меня не безъ любопытства обнюхивать: что моль это за человѣкъ? Зачъмъ онъ, собственно, на меня взбирался и почему, разъ взобравшись, не усидёль на мнѣ, а лежить на землѣ, охаеть и ругается? Привыкнувь быть жертвой лошадиной тираніи, я и теперь рішиль, что-разь лошади скачуть, значить, и надо скакать, значить, имъ такъ нравится... Однако, скокъ становился все безпорядочные и неистовые; фаэтонъ швыряло изъ стороны въ сторону. Ямщикъ принялся вопить, какъ зарѣзанный. Ага! стало быть, неблагополучно! Стало быть, лошади несутъ! Раньше меня никогда лошади не носили и я ръшительно не зналъ, что дълать предписываеть въ этомъ случав свдоку кодексъ благоразумія.

— Прыгайте, прыгайте! слышалъ я крики позади себя изъ другихъ фаэтоновъ.

Однако, прыгать я не имѣлъ ни малѣйшаго желанія, имѣя слабость дорожить членами своего тѣла и ничуть не стремясь разбить ихъ о камни балканскаго шоссе. Кучеръ, продолжая голосить, выпустилъ изъ рукъ возжи и сталъ валиться съ козелъ... Какъ я успѣлъ перехватить возжи, какъ ухитрился осадить лошадей—право, не помню. Знаю

только, что была секунда, когда я ничего не видаль, а когда снова все увидѣль, — то я стояль въ фаэтонѣ, и въ рукахъ моихъ дрожали натянутыя, какъ струны возжи. У присмирѣвшаго коренника была морда въ крови, а я чувствовалъ боль въ груди, въ спинѣ, въ рукахъ и страшную усталость во всемъ тѣлѣ, точно меня палками избили. Болѣла спина, тѣснило въ груди. Къ вечеру мои руки вспухли, какъ бревна, недѣли двѣ я не могъ отдѣлаться отъ послѣдствій этого непомѣрнаго напряженія...

Дальше уже не было никакихъ приключеній—если не считать омлеть на овечьемъ салѣ, испеченный на какой-то станціи однимъ изъ спутниковъ, сербомърестораторомъ изъ Клиссуры... Вотъ ужъ сочеталъ-то несочетаемое! Брилья де Саваренъ перевернулся въ гробу, когда изумительное кушанье появилось на столѣ, а мы зажали носы. Это кулинарное злодѣйство было продѣлано изъ рыцарскаго желанія угодить догнавшимъ насъ въ пути дамамъ—матери съ дочерью; онѣ тоже ѣхали въ Софію.

По-польски кушанье— «потрава»; я впервые поняль глубокій смысль этимологіи этого слова, когда увидаль отчаянныя лица б'ёдняжекъ, принужденныхъ проглотить стряпню наивнаго ухаживателя. Мать была русская, но уже лѣтъ пятнадцать изъ Россіи, замужемъ за болгарскимъ офицеромъ. Болгаръ ненавидѣла, надъ Болгаріей смѣялась, а дочь ея, между тѣмъ, не знала ни слова по-русски. Совсѣмъ россійскій патріотизмъ: ругать чужое, не уча своему!

Лысыя горы переходять вълысые холмы, лысые холмы—вълысую равнину. Совсѣмъ—какъ будто отъ Мцхета ѣдешь въ Тифлисъ. Такая же скука, даже еще хуже!.. Вдали щетинится крутымъ горбомъ огромная гора—тоже на видъ совсѣмъ тифлисскій Св. Давидъ, а подъ нею бѣлѣютъ, какъ овцы, бѣлые домики... Гора—Витуша, домики—городъ Софія. Вотъ я и у цѣли...

Продолженіемъ служитъ статья «Софійское Житье-Бытье» въ моей книгѣ «Недавніе Люди» (1902).

# Софійскія впечатльнія 1901 года.

О покойной княгинъ Маріи Луизъ. — Князь Фердинандъ. — Разговоръ съ Борисомъ Сарафовымъ.

# baot 1081 rindutspous ninovido 3

подолжи жимене» Марін Лумев. — Краза Фординацав.

Воть уже третій день я въ Софіи, подъ сѣнью Витушской горы, еще снѣжной и грозной. Но снѣга и морозы высоко наверху, а внизу гуляемъ безъ нальто, въ лътнихъ пиджакахъ, да въ полуденную сіэсту и тъ рады снять. Софія мало изм'єнилась за пять літь, что я ея не видаль. Экономическій кризись, переживаемый городомъ съ 1893 года, конечно, мало содъйствоваль его украшенію. Колос сальная ломка, совершенная въ кметство извъстнаго стамбуловца Петкова, съ цълью сразу превратить старый Сръдець въ европейскую Софію, разорила м'єстныхъ торговцевъ, обрушившись на нихъ тяжелою квартирною повинностью, которой не знали лавковладельцы стараго города, въ простотъ чувствъ своихъ превосходно уживавшіеся въ грошовыхъ мазанкахъ. Мазанки эти давнымъ-давно исчезли съ лица земли, площадь изъ-подъ нихъ подверглась отчужденію, — выросли европейскія улицы, за право ютиться на которыхъ софійскій купець должень платить бішеныя деньги. За весьма дрянное пом'вщение магазина, въ два окна, платять здісь 1500 — 2000 левовь въ годь. Между тьмь, потребитель софійской торговли если не количественно, то качественно остался тоть же, что и въ восьмидесятыхъ годахъ: небогатое офицерство и чиновничество, живущее скромными жалованьями. Это — покупательская среда какой-нибудь нашей Смёлы, Шполы, Умани, Бёлой Церкви. Да и торговый элементъ Софіи схожъ съ торговымъ элементомъ русскихъ юго-западныхъ мѣстечекъ, хотя болгары больше купцы, чѣмъ хохлики, и половина лавокъ здѣсь — болгарская. Другая половина подѣлена евреями и цинцарами. Словомъ, ни покупатели, ни продавцы, ни характеръ торговли особеннаго великолѣпія не требують, и, я полагаю, купцы были бы предовольны, если бы изъ дорогихъ съ зеркальными окнами магазиновъ ихъ перевели обратно въ старую «чарджію» — грязную, но дешевую.

Людностью Софія выросла весьма значительно. Со времени русской оккупаціи здісь было четыре переписи: первая, въ 1880 году, дала цифру всего въ 20,501 жителей, послідняя, въ 1900 году, дала ихъ 67,920; такимъ образомъ Софія на 8,000 жителей опередила даже Білградъ, чіть болгары, разумітелей опередила и утішены, хотя скептики изъ нихъ и прибавляють:

— Народу-то много, да ѣсть ему нечего.

Городское самоуправленіе въ Болгаріи и въ Софіи, какъ главномъ ея политическомъ центрѣ, въ особенности, — мало сказать: тормозится, но прямо губится давленіемъ, какое оказываетъ на него неустойчивость высшихъ правительственныхъ властей, съ опереточно-быстрыми смѣнами министерствъ. Кметъ, т.-е. городской голова гор. Софін, — лицо не только общественное, но и политическое. По этому каждое министерство, становясь у кормила власти, спъшить отстранить кмета, выбраннаго во время торжества прежняго правительства, и-впредь до новыхъ выборовъзамѣняеть его трехчленнымъ временнымъ совѣтомъ по городскимъ дѣламъ, назначаемымъ, конечно, изъ своихъ людей. Поэтому всв софійскіе кметы чувствують себя на почетной должности своей калифами на часъ, и — «суждены имъ благіе порывы, но свершить ничего не дано». Изъ безчисленныхъ кметовъ, перемѣнившихся въ болгарской столиць за недолговьчную исторію ея самоуправленія, съ наибольшею похвалою отзываются обыватели о Д. М.



БОРИСЪ САРАФОВЪ, предсѣдатель верховнаго македонскаго комитета.



Яблонскомъ. Сейчасъ Софія опять безъ головы, и бодрствуеть надъ нею церберъ трехчленнаго совѣта, весьма часто мѣняющаго свой персоналъ.

Безденежье городской кассы сказывается наглядно полнымъ отсутствіемъ общественнаго строительства въ Софіи, особенно зам'тнымъ въ виду того, что во времена оны было начато стройкою много прекрасныхъ зданій, пребывающихъ, однако, и по-сейчасъ, если не въ видъ кирпичныхъ и бутовыхъ грудъ, безпорядочно сваленныхъ на земль, то-и это въ лучшемъ случав-въ видь фундаментовъ, уныло торчащихъ надъ землей, какъ бы въ недоумѣніи: когда же насъ надстроять? Въ минуты политическихъ удачъ и счастья, хотя бы миражнаго, нашимъ братьямъ-славянамъ въ весьма значительной степени свойственно впадать въ mania grandiosa и удивлять міръ злодъйствомъ созидательнаго воображенія. Софія раскинута сейчась на площади, которая, — даже если допустить, что населеніе столицы будеть расти непрерывно все съ тою же американскою быстротою, —придется по мёркё истиннымъ потребностямь города развъ лътъ черезъ пятьдесятъ. Понятно, при условіяхъ такой разбросанности, городское хозяйство — да еще столь ограниченное въ средствахъ — безсильно услѣдить даже за чистотою столицы, и лишь три-четыре квартала ея сносны въ этомъ отношеніи. Остальные напоминають окраину захолустнаго губернскаго города, а многіе — увы! до сихъ поръ! —все та же турецкая грязь.

Городъ съ населеніемъ менѣе 75,000 человѣкъ окружаетъ себя паркомъ, который, когда разростется, будетъ предметомъ зависти для столицъ съ сотнями тысячъ жителей. Но — вотъ вопросъ: хватитъ ли у софійцевъ средствъ вырастить этотъ свой Булонскій Лѣсъ, эти Острова, затѣянные такъ широко? Поросли и разсады софійской Градины княжича Бориса распланированы по огромной площади, упирающейся въ предхолмья Витуши. Но выполненіе этой бумажной планировки я засталъ едва ли не въ точно

такомъ же бъдномъ положеніи, какъ видълъ въ 1894 году. Покуда Градина ознаменована для Болгаріи лишь однимъ достопримъчательнымъ происшествіемъ, да и то не радостнымъ: здѣсь покойная княгиня Марія-Луиза схватила роковую простуду, которая, разрѣшась воспаленіемъ легкихъ, свела эту замѣчательную женщину въ могилу въ два-три дня: болѣзнь осложнила и безъ того тяжелую беременность и вызвала преждевременные роды.

Имя Маріи-Луизы, первой княгини болгарской, останется въчно памятнымъ для страны, гдъ рокъ судилъ ей сыг. рать историческую роль краткую, но знаменательную. Она вступила въ Болгарію въ эпоху трудную и сомнительную; когда она вручила руку и сердце свои князю Фердинанду, этоть умный и энергичный государь быль еще только потенціальнымъ княземъ и, какъ истинный «сынъ судьбы», бравировалъ предъ Европою и Россією желаніемъ и временною возможностью обойтись безъ Европы и Россіи. За плечами князя Фердинанда стоялъ могучій Стамбуловъ-человъкъ безсовъстный, но съ огромными способностями, въ числъ которыхъ едва ли не главною являлся талантъ политической наглости, равно угнетавшей и тъхъ, противъ кого работалъ Стамбуловъ, и тъхъ, для кого онъ, повидимому, работаль, начиная, въ последнемъ случае, съ самого князя Фердинанда. Какими бы преступленіями ни очернилъ себя Стамбуловъ, какими бы выходками ни умалилъ онъ значеніе первоначальной заслуги своей передъ княземъ Фердинандомъ, исторія Кобургскаго дома, однако, не откажеть покойному диктатору въ признаніи, что именно ему Болгарія обязана основаніемъ своей династіи. И не только основаніемъ, но и утвержденіемъ. Онъ избраль принца Кобургскаго, наперекоръ желанію Европы и огромной части населенія самой Болгаріи, въ болгарскіе князья, онъ жепо картинному выраженію одного русскаго дипломата-и «вколотиль его, какъ гвоздь» въ сердце Болгаріи. Гвоздь вошель глубоко и засѣль крѣпко, хотя раскачивали его и старались выдернуть всевозможныя руки. Чтобы гарантировать самовольный болгарскій тронъ отъ ихъ прикосновенія, надо было спішить основаніемъ династіи. Между тъмъ, династія не давалась въ руки. Всъмъ памятны метанія Стамбулова по Европъ въ политическомъ сватовствъ для ки Фердинанда. Но, несмотря на богатство принца Кобургскаго, несмотря на личную его обаятельность, сватовства не удавались: высокопоставленных в невъсть пугало шаткое политическое положение его-князя, не признаннаго Европою, обзываемаго даже въ офиціальныхъ органахъ многихъ государствъ «авантюристомъ» и «узурпаторомъ». Какъ извъстно, во имя династіи, жельзная воля Стамбулова посягнула даже на конституцію, —быль отм'ьненъ 38-й пункть, установлявшій для болгарскаго престолонаслѣдника обязательность православнаго вѣроисповѣданія. Марія-Луиза, принцесса Пармская, оказалась, или за нее оказались, болѣе дальновидною политически, чѣмъмногія другія принцессы—она угадала въ Фердинандѣ ту скрытую и гибкую силу крупнаго политическаго таланта, которая съ полнымъ блескомъ проявилась въ немъ для всвхъ, начиная съ 18-го мая 1894 года, а раньше сказывалась лишь для немногихъ. Она поняла, что, каково бы ни сложились обстоятельства, Фердинандъ не только сейчасъ князь Болгаріи, но и всегда имъ останется, что этотъ человъкъ-скромное на видъ облачко, таящее въ себ'в весьма яркія молніи, стальная пружина, способная сгибаться подъ нажимомъ обстоятельствъ хоть въ кольцо. чтобы потомъ, быстро распрямившись, мѣтко и сильно ударить въ цъль. И она отдала руку свою князю Фердинанду и стала основательницей болгарской княжеской династіи. И, если в'єрить въ прим'єты, можно см'єло утверждать, что она «принесла счастье» своему державному супругу. Начиная съ брака съ Маріею-Луизою, Фердинанду во всемъ «везеть» столько же, сколько не везло въ пять лътъ княженія до брака.

Въ двѣ мои побывки въ Болгарію (1894 и 1896 гг.) я встрѣтиль среди софійскаго населенія два разныя отношенія къ Маріи-Луизѣ. Въ первую—прямо послѣ стам-буловскаго паденія— она была необычайно популярна. Умная, высоко-образованная, чувствительная, молодая княгиня прониклась непреодолимою антипатіею къ всемогущему диктатору, едва его узнала. Князь Фердинандъ, понимая полную для себя политическую необходимость Стамбулова, пять лёть искусно маневрироваль, чтобы ужиться съ заносчивостью и своеволіемъ подданнаго, который чувствоваль себя сильные государя. Но сравнительно спокойное согласіе Болгаріи на отмъну 38 пункта, одобрительное отношение къ его браку, радостиная встрѣча молодыхъ во всѣхъ городахъ княжества—все это дало понять кн. Фердинанду и обратную сторону медали, то-есть—что гвоздь вколоченъ надежно, и, если бы даже самъ Стамбуловъ захотъль его выдернуть, то еще бабушка на двое говорила, — гвоздь ли выпадеть, или долото пополамъ. Это позволяло князю осторожно приступить къ перемънъ курса, доселъ ему необходимаго, но уже давно глубоко антипатичнаго. Полтора года длится придворная борьба съ Стамбуловымъ, при перемънномъ счастьв. Стамбуловь какь будто одолвваеть, князь какь будто сдается, производить впечатл'вніе челов'вка, прижатаго къ стънъ, пружина окончательно согнулась въ кольцо... и вдругъ-когда на судьбу ея только что не рукою махнулиона раскрутилась со страшною силою и однимъ щелчкомъ сбила всевластнаго «тиранина» съ позиціи, растоптала его могущество, бросила съ Олимпа въ Тартаръ.

Въ подготовкъ стамбуловскаго паденія Марія-Луиза принимала, несомнънно, самое живое участіє, хотя не столько политическими мърами, сколько правственною опозиціей. Въ высшей степени гуманная, она съ ужасомъ слышала о застъночныхъ жестокостяхъ, какими Стамбуловъ мрачилъ княженіе ея супруга. Ея откровенному либера-

лизму, чувству политической порядочности была безконечно противна система «слова и дѣла», администрація палачей и шпіоновъ, учрежденная «стамбуловщиною». Ціломудренная, върная жена, прекрасная мать, она съ омерзъніемъ встрічала человіка, занесеннаго въ скрижали исторіи съ нелестною, но вполнъ заслуженною аттестаціей «тиранина и блудника»; она находила, что самое присутствие Стамбулова уже оскверняеть; послѣ грязной савовской исторіи, она не только перестала принимать Стамбулова, но даже, когда прівзжаль онъ къ князю съ докладомъ, Марія-Луиза немедленно выходила изъ дворца, чтобы не оставаться подъ одной кровлей съ человъкомъ, котораго считала врагомъ страны, князя, своимъ, династіи, воплощеніемъ всяческихъ насилій и разврата. Въ правительственныхъ кругахъ Софіи я не разъ слыхаль, что Марія-Луиза никогда не оказывала политическаго давленія на своего супруга, старательно избъгала вмъшательства въ ходъ государственнаго корабля. Мнъ эти увъренія представляются довольно сомнительными, но, если бы и такъ, довольно и разсказаннаго, чтобы сыграть очень крупную роль въ событіи 18-го мая 1894 года: какъ ни много нужнымъ казался Стамбуловъ князю Фердинанду, жена была ему еще нужнъе; трудно имъть за себя мужа, заслуживъ отвращение жены. Конечно, Стамбуловъ чувствовалъ, что на женской половинѣ дворца идеть противъ него открытое возмущеніе; но, по самонадъянности своей, диктаторъ приписывалъ ему меньше значенія, чёмъ слёдовало. Очень можеть быть, что, «взбунтуйся» противъ него князь Фердинандъ до брака своего, даже до рожденія княжича Бориса, Стамбулову хватило бы силы убрать князя изъ Болгаріи. какъ быль въ свое время убранъ Баттенбергъ. Но послъ брака силы Фердинанда страшно выросли. Дъло шло уже не объ одномъ князъ, а о цълой княжеской семьъ, объ уже основанной династіи, ради которой принесены немалыя жертвы, значеніе которой объяснено народу, арміи. Вѣдьесли дъло дойдеть до открытаго столкновенія-эта блъдная княгиня съ крошкою-престолонаслъдникомъ на рукахъ можеть оказаться сильнее всёхъ сбировь и налочниковь «стамбуловщины». Она благотворить, она любить просвъщеніе, конституцію, она, во время путешествія по странъ, храбро входить въ хаты больныхъ и нищихъ, -- народъ это знаеть, цвнить; онъ слышаль, что она-врагъ Стамбулова, - а это уже достаточный поводь къ симпатіи; народъ-за княгиню, за княжича, за князя. 18-е мая 1894 г., когда Стамбуловъ свалился въ бездну, выяснило, насколько безошибочны были опасенія диктатора. Кстати: говорять, будто прозвище «второго освободителя Болгаріи», которымъ въ достопамятные дни эти величали князя Фердинанда, впервые вырвалось изъ усть именно Маріи-Луизы, когда она поздравляла супруга съ низложениемъ ненавистнаго министра. Насколько это справедливо, не знаю: за что купиль, за то и продаю.

Прівхавъ въ Софію къ торжеству присоединенія княжича Бориса въ лоно церкви православной (2-го февраля 1896 года), я засталъ въ городъ сильное раздражение противъ княгини. Какъ извъстно, она демонстративно уъхала на все время торжествъ за границу, не желая присутствовать при обращении первенца своего «въ схизму». Въ настоящее время выяснено, что противодъйствіе княгини этому важному и, какъ сама она отлично сознавала, совершенно необходимому шагу политической не только мудрости, но и справедливости, было фиктивнымъ; отъъздъ ея совершился, съ полнаго согласія кн. Фердинанда, какъ легкое удовлетвореніе римской куріи и австрійскому двору за тяжелую для нихъ побъду православія и Россіи въ возрожденной болгарской государственности. Но тогда, сгоряча, это плохо разбирали и поносили княгиню съ такою же яростью, какъ два года назадъ восхваляли. Люди върующіе оскорблялись, что княгиня выразила какъ бы пренебреженіе къ народной религіи. Политики негодовали,

какъ — въ такое время, когда благоразуміе правительства, руководимаго гибкою энергіей князя Фердинанда, достигло, наконець, желаннаго примиренія съ Россіей — княгиня рискуеть отъёздомъ своимъ обидёть русскихъ, вносить ложку дегтю въ бочку меда, портить едва начавшіяся хорошія отношенія. Люди, къ религіи равнодушные, — а въ болгарской интеллигенціи ихъ множество, ни въ одной ніть столькихъ атеистовъ и индифферентовъ, -- огорчились тъмъ разочарованіемъ, что княгиня оказалась вдругь ревностною католичкою, тогда какъ ранве она слыла за свободомыслящую. Наконецъ, духовенство серьезно встревожилось за будущность престолонаслѣдника: не останется ли онъ лишь фиктивно-православнымъ, выростая на рукахъ матери, столь фанатической католички? Словомъ, со всъхъ сторонъ только и слышны были, что благодарныя хваленія князю Фердинанду за его гражданское мужество и укоризны княгинъ Маріи-Луизъ за недостатокъ такового. Возвращенія княгини изъ-за границы я не дождался, и не припомню сейчасъ, скоро ли оно воспослѣдовало. Но встрѣтили ее холодно и сухо — съ замътною обидою за нераздъленную съ народомъ радость его. Однако, быстрый ходъ болгарскаго государственнаго корабля, энергически направляемаго рукою князя Фердинанда въ руссофильскій фарватеръ, сгладилъ эти временныя недоразумвнія — твиъ болве, что, въ дальнъйшихъ шагахъ внъшней политики князя Фердинанда, княгиня Марія-Луиза явилась не въ разногласіи съ супругомъ, но усердною его помощницею и сочувственницею. Если бы и въ самомъ дълъ оставалась въ сердцъ ея капля горечи послъ событія 2-го февраля, капля эта должна была совершенно изсякнуть въ августъ 1898 г., когда княгиня своими собственными глазами могла убъдиться въ добрыхъ плодахъ этого событія и для народа своего, и для своей собственной семьи; я говорю о блестящемъ пріемѣ, оказанномъ княжеской болгарской четѣ въ Петербургѣ. Привътствуемый русскою столицею, Фердинандъ Болгарскій могъ съ гордостью указать супругѣ своей на плоды своей государственной мудрости. И никогда народъ болгарскій не встрѣчалъ князя и княгиню своихъ съ болѣе шумнымъ и искреннимъ восторгомъ, чѣмъ по возвращеніи изъ Петербурга.

Не было человѣка ни въ Болгаріи, ни въ сочувствующей ей Россіи, который искренно не пожалѣлъ бы о раннемъ концѣ молодой княгини, равно какъ и объ осиротѣвшей семьѣ ея. Князю Фердинанду шелъ тогда 38-й годъ на исходѣ. Это — время полнаго расцвѣта силъ нравственныхъ и физическихъ, — время, когда формируется семьянинъ. Грустно потерять въ эти годы вѣрную и добрую подругу жизни, — особенно, когда она, какъ видимъ мы въ данномъ случаѣ, прошла рядомъ съ мужемъ, какъ добрый и мужественный товарищъ, сквозъ тьму и холодъ мучительныхъ житейскихъ испытаній и умерла, едва успѣвъ увидать яркую и теплую зарю наступившихъ успѣховъ...

Память княгини Маріи-Луизы священна въ Софіи для каждаго болгарина, безъ различія политическихъ партій. Я засталь въ софійскомъ обществѣ—опять-таки, безъ различія партій—великое ликованіе по поводу счастливаго перелома въ опасной болѣзни престолонаслѣдника, княжича Бориса Тырновскаго. И ликованіе это было вызвано не только опасеніями за династическія осложненія, неизбѣжныя бы съ кончиною юнаго принца. Радовались лично за княжича Бориса, котораго любятъ, какъ живой нравственный портретъ его матери, обѣщающій народу болгарскому въ будущемъ государя, полнаго той же духовной красоты, мягкости, ума и талантливости, какими такъ богато была одарена покойная Марія-Луиза.

По европейскимъ и русскимъ газетамъ неоднократно проходилъ слухъ о вторичной женитьбѣ кн. Фердинанда. Сколько я успѣлъ замѣтить, болгарское общество мало вѣритъ въ возможность такого акта съ его стороны и врядъ ли отнеслось бы къ нему сочувственно.

— Это все газетныя гаданія, —говорили мив. —Князь человъкъ дальновидный, тактичный, сдержанный. Онъ гордъ и честолюбивъ. Теперь для него не прежнія времена. Бракъ съ какою-нибудь третьестепенною принцессою захудалаго, не царственнаго дома не удовлетворить его и будеть обиденъ намъ, его подданнымъ. Съ другой стороны, изъ вліятельныхъ европейскихъ дворовъ-кому въ радость выдать одну изъ своихъ принцессъ за вдовца, съ четырьмя дътьми, изъ которыхъ каждый имъетъ право первородства предъ возможнымъ будущимъ потомствомъ? Если бы, однако, даже и нашлись такой безкорыстный дворъ и такая, лишенная честолюбія, принцесса, — все-таки, бракъ этоть будеть несчастіемъ для страны, такъ какъ современемъ раздвоитъ княжескую семью на половины, врядъ ли между собою дружелюбныя: обстоятельство, крайне угрожающее миру государства, особенно-столь склоннаго ко всякому политиканству и дъланію партій, какъ наше.

Мнв лично какой бы то ни было бракъ князя Фердинанда, помимо всякихъ политическихъ соображеній, представляется затруднительнымъ и по условіямъ психологическимъ: этотъ-съ виду чопорный, надменный, углубленный въ себя-человѣкъ страстно любитъ своихъ маленькихъ дътей и врядъ ли захочетъ дать имъ мачеху. Въдь бракъ былъ бы теперь актомъ лишь его собственной воли, а не государственной потребности, такъ какъ династія обезпечена. Говорили мнѣ многія лица изъ дворца, что, во время кризиса болъзни княжича Бориса, князя Фердинанда узнать нельзя было: всегда сдержанный, скрытный, прямо-таки герой самообладанія, онъ совершенно потеряль голову и-даже на аудіенціяхъ, которыя даваль чужимъ, далекимъ себъ людямъ, - не могъ сдерживать слезъ и самъ поминутно заговариваль о больномь сынв. Родительскій пессимизмъ его не поддавался никакимъ утъщеніямъ. Что ни говорили доктора, обнадеживая князя на лучшее, онъ повторялъ:

— Борисъ умираетъ... Борисъ умретъ... мнѣ кажется, онъ уже мертвый...

Понятенъ восторгъ, съ какимъ—послѣ такого отчаянія —долженъ былъ онъ встрѣтить вѣсть о переломѣ въ недугѣ своего первенца!.. Мнѣ неоднократно въ прошломъ случалось писать о князѣ Фердинандѣ, какъ человѣкѣ глубоко-интересной, сложной души, въ высшей степени симпатичномъ для тѣхъ, кто имѣлъ случай узнать его ближе. И потому теперь съ особеннымъ удовольствіемъ отмѣчаю эти теплыя, высоко-человѣческія черты въ характерѣ, въ складѣ ума и сердца болгарскаго государя.

Выздоровленіе княжича Бориса—великое счастіе для Болгаріи и въ томъ еще отношеніи, что кончина его неминуемо повела бы страну къ сильной католической реакціи. И безъ того уже въ Софіи толковали, будто князь получиль изъ римской куріи внушительно-торжествующее письмо, съ указаніемъ, что — воть-де каковы посл'ядствія отпаденія княжича Бориса изъ лона католической церкви въ греческую схизму: сперва кн. Фердинандъ наказанъ смертью жены, а теперь умираеть и княжичь. Конечно, если бы доктора Ораховацъ, Сарафовъ и лейбъ-медикъ Людвигъ не отстояли жизнь маленькаго принца, гибель его дала бы богатую пищу суевърію, - и, какъ ни уменъ князь, какъ ни здраво онъ мыслить, все же онъ католикъ по религіи и воспитанію, и ему не чужда католическая грозная легенда, и онъ способенъ стать жертвою католическихъ воздъйствій — особенно, при столь тяжелыхъ и мучительныхъ впечатлъніяхъ. Слъдовательно, опять вышелъ бы на сцену влополучный 38-й пункть конституціи - о православіи престолонасл'єдника, — уже стоившій однажды Болгаріи восьмильтняго полнаго разрыва съ Россією. Потому что, - умри княжичь Борись, - какъ знать: решился ли бы князь Фердинандъ присоединить къ православной церкви княжича Кирилла?

Княжичъ Борисъ — прелестный мальчикъ, съ ръдкими

способностями. Въ свои семь лѣтъ съ малымъ (1901) онъ владѣетъ совершенно свободно четырьмя европейскими языками, но — съ гордостью говорятъ болгары — въ особенности любитъ болгарскій и, если болгаринъ обращается къ нему на иностранномъ языкѣ, княжичъ непремѣнно отвѣтитъ поболгарски. Наставникъ княжича, рущукскій митрополитъ Василій, говоритъ о княжичѣ, какъ о чудѣ памяти: помимо всякихъ настояній со стороны наставника, никѣмъ не побуждаемый, маленькій принцъ незамѣтно выучилъ наизусть все богослуженіе, — чѣмъ, откровенно говоря, не могутъ похвалиться даже многія и многія изъ болгарскихъ духовныхълиць!

## Property Advancement

Князь Фердинандъ принялъ меня поздно вечеромъ въ долгой аудіенціи... Много передумалъ и вспомнилъ я, пока ея ожидалъ.

Тысяча восемьсоть девяносто четвертый годъ.

Небольшой залъ, похожій на комнату частнаго лица. Въ открытыя окна, въ дверь балкона тянетъ зноемъ жаркаго іюньскаго дня, видно синее южное небо, раскаленное близкимъ полднемъ, и въ немъ силуэтъ Витуши, протянувшейся на горизонть, точно хребеть усталаго звъря. Какойто танцующій на носкахъ французъ-камергеръ съ поклономъ... нътъ, поклонъ это слишкомъ грубое слово: съ энирнымъ реверансомъ, оставляетъ меня одного въ мертвой тишинъ пустого покоя. Жду нъсколько секундъ, съ любонытствомъ предугадывая: каковъ-то, въ дъйствительности, этотъ многошумный герой, волнующій Европу, единственно, чтобы видъть кого лицомъ къ лицу, провхалъ я три тысячи версть? Человъкь, преслъдуемый ожесточенною бранью враговъ, наглыми насмѣшками безразличныхъ, унижаемый и въ царственномъ, и въ человъческомъ своемъ достоинствъ, не признанный Европою, восемь лътъ управляе-

мый грознымъ своевольцемъ, «тираниномъ и блудникомъ» Стамбуловымъ, — словомъ, Фердинандъ русской прессы въ послъдніе годы царствованія Императора Александра Александровича, Фердинандъ передовыхъ статей и юмористическихъ журналовъ, счастливыхъ, что и у нихъ есть дозволенный сюжеть для «политической» карикатуры, —Фердинандъ Кобургъ. Безшумно открывается дверь, и — предо мною стоить, въ бѣломъ кителѣ, высокій офицеръ, съ нѣсколько приподнятыми плечами, внимательно глядя мнъ въ лицо глазами, полными холоднаго ума и офиціальной ласковости. Часъ разговора, и я, — предубѣжденный, полный скептицизма, отнюдь не сторонникъ въ то время, а скорфе противникъ князя Фердинанда, готовый схватить каждую его непріятную или опасную черту, — откланиваюсь, въ ясномъ и твердомъ убъжденіи, что я говорилъ съ однимъ изъ умнъйшихъ людей въка, проницательнымъ и дальновиднымъ политикомъ, прошедшимъ страшную практическую школу, до которой, увы, далеко большинству нашихъ дипломатическихъ esprits forts, хотя бы уже потому, что они практикуются на своемъ поприщъ въ счастіи, а Фердинанда выработало въ государственнаго человъка несчастіе. Восемь лъть колеблющаяся почва подъ ногами, восемь лъть отчужденія оть Россіи и сознанія себя безразличнымъ для Европы, восемь лѣть стамбуловскаго безпардоннаго гнета! Онъ былъ безпокоенъ, нервенъ, но чувствовалъ свою силу; онь только-что смяль Стамбулова и понималь, что создаль себ'в небывалую популярность, и уже комбинироваль мысленно и правое направленіе, и правые пути, которые она ему открыла, какъ нежданный лучъ мѣсяца изъ-за тучъ освъщаеть тропинку путнику, заблудившемуся въ лъсной ночи. Онъ говорилъ откровенно и прямо, а обстоятельства, впосл'єдствіи, показали, что и искренно. Слова и тонъ его дышали страшною силою характера, крѣпкаго и гибкаго, какъ стальная пружина, которую можно сгибать, свивать въ кольцо, но не сломать, и чъмъ круче ее сгибаешь, тъмъ

она опаснъе, потому что тъмъ сильнъе будетъ ея ударъ, если она, не ровенъ часъ, распрямится. Человъкъ этотъ чувствовалъ себя господиномъ положенія, которое онъ создаль, и готовь быль за него воевать. Онъ видъль за себя народь, видъль войско и зналь, какъ надо вести страну, чтобы и народъ, и войско всегда остались за него, зналъ секреть національной политики. Изъ всёхъ болгаръ, въ обё мои повздки въ ихъ страну, едва ли не одинъкнязь Фердинандъ, не болгаринъ родомъ, произвелъ на меня впечатлѣніе человвка, желающаго вести Болгарію по пути, куда влекуть ее духъ народный и историческій жребій, а не куда угодно партійной, предвзято сочиненной теоріи, хотя бы и «раз-судку вопреки, наперекоръ стихіямъ». Камнемъ преткновенія къ націонализму въ болгарской политик было упорное нежеланіе Россіи считаться съ княземъ Фердинандомъ, какъ государемъ, ея представителемъ. Какимъ страшнымъ гнетомъ лежало это отчуждение на кн. Фердинандъ, что это быль для него за камень на шев, какъ ежеминутно вязало оно его по рукамъ и ногамъ, какъ вносило горечь въ каждую каплю меда его новорожденной популярности, — тому, изъ всъхъ русскихъ, я — живой свидътель, какъ очевидецъ софійскихъ послів - стамбуловскихъ дней и собес'єдникъ князя какъ разъ въ эту пору, столь для него двусмысленную и переходную. Когда я возвратился въ отечество, то на вопросы: какъ я нашелъ Кобурга? — не могъ отвъчать, по чести и совъсти, иначе, какъ:

— Милостивые государи! Кобургь— это миоъ русскихъ кабинетныхъ политиковъ и болгарскихъ эмигрантовъ, а есть въ Болгаріи князь Фердинандъ, хотя не признаваемый державами, но княжествующій, какъ давай Богъ всякому; государь, который не только царствуетъ, но и управляетъ; человѣкъ большого ума и сильнаго характера, котораго намъ гораздо выгоднѣе было бы имѣть другомъ, чѣмъ врагомъ, и который въ концѣ концовъ — вы увидите! — будетъ не только признанъ, но и весьма популяренъ въ Россіи.

Тысяча восемьсоть девяносто шестой годь. Посред. ственный — и даже менбе, чемъ посредственный — вокзаль желъзной дороги залить нарядною толпою. Она шпалерами стоить по полотну. Всюду гирлянды, цвѣты, букеты. Въ двухъ шагахъ отъ себя, сжатаго локтями и спинами депутатовъ народнаго собранія, вижу я надъ моремъ черныхъ головъ знакомое, съроглазое лицо съ крупнымъ носомъ, подъ бѣлою военною фуражкою, блѣдное и серьезное. Громыхая и пыхтя, подходить побздь, весь обвитый зеленью. Головы обнажаются. Изъ вагона выходить высокій, худощавый генераль въ русскомъ мундиръ — гр. Голенищевъ-Кутузовъ, замѣститель Государя Императора при муропомазаніи княжича Бориса. Громовое «ура» потрясаеть воздухъ. Поютъ, подъ громъ военныхъ оркестровъ, десятки тысячь людей, восемь лъть не слыхавшихъ строго-запретнаго при Стамбулов в русскаго гимна, но не забывшихъ ни мелодіи, ни словъ его; вёдь гимнъ этотъ пролетёль нёкогда надъ Болгаріей, какъ песнь ангела-освободителя; подъ его звуки рушились славянскія оковы, подъ его звуки утучнились святою кровью русскаго солдата болгарскіе луга и нивы.

Прощай, Тунджи-долина! Увидимся ли вновь? Балканскія вершины— Кладбище удальцовъ!

Часто звенѣла въ ушахъ моихъ солдатская пѣсенка, когда, бывало, читаешь телеграммы и передовыя статьи, корреспонденціи и слухи о болгарскихъ неурядицахъ, интригахъ, измѣнахъ и плутняхъ. За многое и многое могъ вознаградить русскаго славянофила высокоторжественный моментъ, когда признанный князъ болгарскій встрѣтился съ посланникомъ Государя, когда русскій гимнъ слился съ болгарскимъ, когда толпа, какъ одинъ человѣкъ, давя другъ друга, вопя и распѣвая, неслась вслѣдъ за колясками русскихъ гостей. Вѣяли русскіе флаги, бли-

стали тріумфальныя арки, всюду— русская рѣчь, всѣмъ русскимъ— «добро пожаловать»... «Съ Россіей сичко, безъ Россіи нищо»... Пиршества, рѣчи, оваціи, медовый мѣсяцъ примиренія.

Старинный храмъ, убранный русскими и болгарскими національными цвѣтами. Сверкающія митры еписконовъ. Очаровательный малютка, двухлѣтній Борисъ, вводится въ храмъ воспитательницею, сухою дамою въ черномъ платьѣ. Вотъ онъ — на тронномъ мѣстѣ, рядомъ съ отцомъ. Фердинандъ, блѣдный, какъ во всѣ эти дни, крестится православнымъ крестомъ. Во все время церемоніи я наблюдалъ за нимъ. Положеніе его, какъ католика, было не изъ пріятныхъ, но трудно было держать себя съ большимъ достоинствомъ — скажу даже: съ большимъ величіемъ. Онъ могъ послужить въ эти минуты прекраснымъ оригиналомъ для живописца, который задался бы цѣлью изобразить государя, во имя блага страны, побѣдившаго въ себѣ человѣка, самолюбіе правителя поставившаго выше самолюбія личнаго.

Вижу я князя Фердинанда и на пирахъ и балахъ «примиренія», сверкающаго орденами, веселаго, ласковаго, не скрывая своего счастія, довольнаго.

- Мы встрѣчаемся теперь при иныхъ, нѣсколько лучшихъ обстоятельствахъ, неправда ли?—слышу я его внятный толосъ.
- Если вы, ваше царское высочество, припомните, я и тогда уже выражаль увъренность, что они вскоръ измънятся къ лучшему...
- Это правда,—сказаль онъ, задумчиво склоня голову. Счастье заставило себя ждать, пришло поздно, но пришло. Лучше поздно, чѣмъ никогда.

Прощальная аудіенція... сердечныя, теплыя выраженія глубокой признательности за сочувствіе дѣлу болгаро-русскаго сближенія, добрыя пожеланія, задушевное «до свиданія».

-- Вы всегда будете хорошо приняты въ Болгаріи!

Чувствовалось, что это любезное прощаніе было не только актомъ придворной вѣжливости со стороны государя, которому пришелъ откланяться отъѣзжающій на родину чужестранець,—въ тонѣ и словахъ Фердинанда звучала сердечность человѣка, искренно довольнаго и благодарнаго тѣмъ, что видитъ предъ собою людей, которые въ немъ именно человѣческое-то и признали, и полюбили, и довѣрились ему.

И дов фрились не напрасно.

Перечитавъ свои «Впечатлѣнія», писанныя въ Болгаріи лѣтомъ 1894 года (см. въ концѣ книги Приложеніе А), я не нашелъ въ нихъ ни одной строки, касавшейся князя Фердинанда, лично отъ него или довѣренныхъ людей его исшедшей, которую онъ не оправдалъ бы по отношенію и къ своему народу, и къ Россіи. День, когда отечество наше, отбросивъ ложное предубѣжденіе, протянуло руку Болгаріи и ея князю, былъ великимъ политическимъ днемъ: прекративъ безполезную рознь, Русь пріобрѣла себѣ младшаго брата и союзника, гораздо сильнѣйшаго, чѣмъ принято думать.

Уже и теперь, по историческому складу событій, князь Фердинандъ оказался на сценѣ европейской политики лицомь изъ самыхъ интересныхъ, наиболѣе привлекающихъ вниманіе. Потомство будетъ останавливать на этомъ человѣкѣ, успѣвшемъ энергіей воли своей, умомъ и тактомъ стать изъ ничего моѓущественнымъ государемъ, взоры свои съ еще большимъ удивленіемъ и симпатіей. Фердинандъ въ XIX вѣкѣ—фигура исключительная и замѣчательная. А по мѣрѣ испытаній и страданій своихъ на тронѣ въ первые годы его шаткой власти—и трагическая фигура. Онъ живо напоминаетъ Генриха IV англійскаго, какъ написалъ его Шекспиръ. Когда для него настанетъ часъ кончины, онъ съ равнымъ правомъ можетъ сказать княжичу Борису, какъ Генрихъ IV говорилъ когда-то веселому принцу Гарри:



РАЧО ПЕТРОВЪ, бывшій министръ-президентъ княжества Болгарскаго.

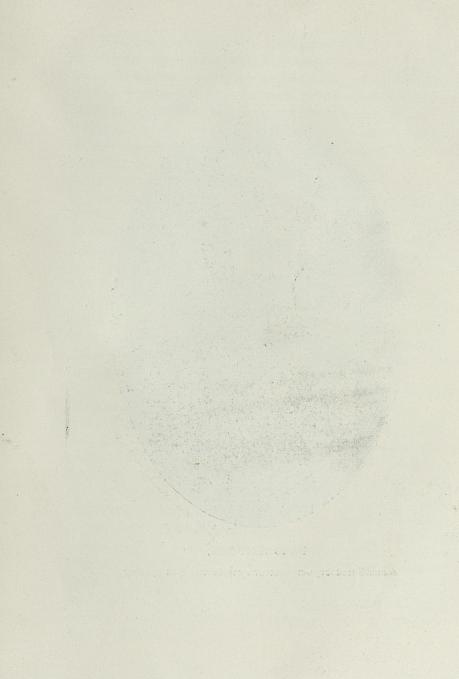

Извъстно Богу, Съ какимъ трудомъ, съ какой тревогой въчной Удерживалъ я на челъ корону. Тебъ она достанется при лучшихъ Условіяхъ, прямъй, законнъй...

…На челъ моемъ Казалась всъмъ она символомъ власти, Захваченной рукою дерзновенной. …Тебъ извъстно,

Какимъ опасностямъ я подвергался отъ этого; вся жизнь моя лишь рядомъ Тревогъ была!..

(1898)

За пять лътъ, что я не видалъ кн. Фердинанда, онъ сильно изм'внился, располн'влъ, отяжел'влъ, слегка поистратился волосами. Испытанія семейныя и государствензаботы не прошли ему даромъ. Это-большой и усердный работникъ, съ упорнымъ желаніемъ знать все, что происходить въ его странъ, подъ отвътственностью его державнаго имени. Безсонныя ночи за бумагами и постоянныя волненія подарили его тяжкими мигренями; слёды ихъ выразились припухлостями на вискахъ, придающими лицу князя утомленное выраженіе. Черты лица стали рѣзче, взглядъ — глубже, острѣе и серьезнѣе. Теперь это уже — не «женихъ власти», красиво увлекающійся ея эффектами, влюбленный въ ея внѣшніе прерогативы и аттрибуты, но настоящій государственный мужъ, котораго тяжелый опыть сдёлаль не только глубокомысленнымъ, но даже нъсколько угрюмымъ и грустнымъ.

- Неправда ли, какъ я сдѣлался старъ? спросилъ онъ меня.
- Мы одного возраста, ваше царское высочество, —но я нахожу, что вы выглядите моложе меня.
- Это правда,— съ удовольствіемь сказалъ князь,— вы тоже очень постаръли. Да, пожалуй,— я кажусь моложе вась. Отчего это?
- Очевидно, ваше царское высочество, оттого, что журналисты сохраняются хуже государей.

Онъ засмѣялся и спросилъ:

— Вы думаете? почему?

Я отвѣчалъ:

— Вѣроятно, потому, что жизнь государей, даже при самыхъ несносныхъ условіяхъ, все-таки пріятнѣе, чѣмъ жизнь журналистовъ.

## III.

Я провель два интересныхъ часа въ разговорѣ съ предсѣдателемъ верховнаго македонскаго комитета знаменитымъ Борисомъ Сарафовымъ. Свиданіе наше должно было состояться на «нейтральной почвѣ», въ кафе, но—какъ разъ въ назначенный вечеръ — турецкій комиссаръ отнесся къ министру иностранныхъ дѣлъ, г. Даневу, съ новой экстренною нотою о немедленномъ распущеніи македонскихъ комитетовъ, и переполохъ, который вызвало это внезапное обстоятельство среди македонцевъ, помѣшалъ г. Сарафову сойтись со мною въ условленный часъ на условленномъ мѣстѣ. Вмѣсто него, прибылъ съ извиненіемъ одинъ изъ его адъютантовъ\*) и просилъ назначить г. Сарафову часъ для свиданія на завтра. И воть — въ пятницу, послѣ обѣда—онъ пришелъ ко мнѣ.

Это еще совсѣмъ молодой, красивый и франтоватый господинъ, со складомъ физіономіи человѣка далеко недюжиннаго. Какъ и полагается всѣмъ болгарскимъ агитаторамъ, начиная съ Инсарова изъ «Наканунѣ», онъ черенъ волосами до синевы и желтъ лицомъ, какъ пупавка. Волосы, совершенно прямые, съ трудомъ покорились фиксатуару и имѣютъ не меньшую склонность взбунтоваться противъ тщательной прически, чѣмъ македонцы противъ турецкаго ига. Глаза огненные, великолѣпные, съ рѣшитель-

<sup>\*)</sup> Убитый нынъ (1903) Давидовъ, кажется. Этого Давидова въ Софіи звали Мефистофелемъ Сарафова.

нымъ, даже дерзкимъ нѣсколько взглядомъ человѣка, увѣреннаго въ себѣ, убѣжденнаго въ своихъ цѣляхъ и средствахъ, поглощеннаго своею дѣятельностью до готовности поставить va banque все свое благосостояніе и самую жизнь. Какъ нѣкогда, знакомясь съ Рачо Петровымъ и разсматривая его красивое скуластое лицо хищнаго молодого ястреба, я невольно подумалъ первою же мыслью:

— Ну, этотъ, если надо будетъ разстрѣлять, то — не поморщится, разстрѣляеть!

Такъ и теперь, посадивъ Сарафова лицомъ къ свъту, я наблюдалъ нервную игру его мускуловъ, быстрыя движенія сверкающихъ глазъ и ръзкую жестикуляцію, слушалъ его порывистую, громкую ръчь и соображаль про себя:

— Богъ знаетъ, правду или нътъ говорятъ про этого человъка, что онъ подписываетъ смертные приговоры, командуетъ шайкою тайныхъ убійцъ и вымогателей, возвелъ въ систему грабежъ буржуа и играетъ жизнью и достояніемъ людей, какъ бирюльками. Но — что онъ способенъ и самъ эффектно броситься какъ въ битву, такъ и въ преступленіе, и эффектно повести за собою другихъ, — въ этомъ не можетъ быть сомнънія.

При всей своей энергической внѣшности, Сарафовъ произвель на меня впечатлѣніе человѣка съ большимъ талантомъ, нежели характеромъ. Онъ хорошо играетъ роль вождя
съ твердою волею, но едва ли владѣетъ ею въ дѣйствительности. Онъ пламенный агитаторъ, но врядъ ли безпощадный и безстрастный судья. Среди круглоголовыхъ и
широкоскулыхъ, съ волчьими глазами, сѣверныхъ болгаръ,
онъ даже выдѣляется мягкостью выраженія лица: въ немъ
не читаешь той немножко дикой, холодной жесткости, что
составляетъ отличительную черту болгаръ — особенно, сѣверныхъ—среди другихъ родичей славянства... Ротъ Сарафова — типичный славянскій, добродушный и, хотя онъ
умѣетъ, играя воинственнаго рѣшителя судебъ народныхъ, — сжимать губы свои въ самыя суровыя и презри-

тельныя гримасы, однако дётская улыбка идеть къ нимъ больше, чёмъ эти напущенныя, заученныя мины «героя».

Сарафовъ ръзко и увъренно отрицалъ обвиненія, взводимыя софійскимъ обществомъ на македонскіе комитеты.

— Правительство, которое насъ гонить, буржуа и чиновники, которые поють по камертону правительства, имъють прямо манію какую-то изображать насъ страшилищами, раздувая въ слона каждую муху, что залетить въ наши комитетскія діла. Вамъ говорили о 20 и боліве политическихъ убійствахъ. Но это ложь. Я знаю всего лишь два: въ Царибродъ болгарина Качкова, служившаго туркамъ шпіономъ, и здъсь въ Софіи цинцаринъ изъ Македоніи заръзалъ другого такого же цинцарина, возмутившись его равнодушіемъ къ общему патріотическому дѣлу. Ни одно изъ этихъ двухъ не было приказано или разрѣшено комитетомъ. Это просто дикіе взрывы патріотизма, воспламеняющаго многія пылкія головы изъ нашихъ до самозабвеннаго энтузіазма. Убійцу Качкова судили въ Софіи уголовнымъ судомъ и, хотя онъ не отрицаль своего дёла, оправдали, въ виду смягчающихъ вину обстоятельствъ, то-есть — потому, что было доказано, что убитый быль действительно шпіонь и предатель. То же самое скажу о мнимомъ вымогательствъ денегъ. Мы дъйствуемъ такъ. Мы знаемъ приблизительно состоянія всъхъ македонцевъ, проживающихъ въ Болгаріи. Жертвы ихъ на алтарь родной свободы притекають обильно и щедро. Я могу указать вамъ тысячи примъровъ, какъ македонець-рабочій, получающій какихъ-нибудь 500 франковъ въ годъ, десятую долю своего заработка несеть въ національную кассу — не только безропотно: самъ навязываеть деньги. Но есть и между нашими люди скупые, эгоисты, безсердечные. Богачи, съ состояніемъ въ 200 — 300 тысячь левовъ, часто воображають, что они исполнили свой патріотическій долгь, если швырнули намъ, какъ подачку, двадцать-тридцать левовъ. Мы относительно такихъ господъ не беремъ никакихъ понудительныхъ мъръ:

все, что говорять о насъ въ этомъ родѣ, клевета. Мы лишь заявляемъ имъ: жертва ваша слишкомъ неприлично мала въ сравненіи съ вашимъ доходомъ, — поэтому мы не желаемъ брать съ васъ ничего вовсе, — мы будемъ считать вась не участвующимь въ работ освобожденія, вы намьчужой. Но опять-таки неудивительно, если какой-нибудь пылкій патріоть, отдавшій намь, какь святую лепту, послёднюю свою стотинку, возмутится такимъ черствымъ эгоизмомъ скряги-богача и сгоряча сдълаеть ему скандалъ, обругаеть при публикъ, побьеть даже. Въдь у этихъ бъдняковъ-патріотовъ есть своя логика. Они разсуждають: мы завоевываемъ себѣ на гроши свои родину, отечество. Если наше дѣло увѣнчается успѣхомъ, то мы, истратившіе всѣ свои средства на свободу Македоніи, не жалѣвшіе для нея ни пота, ни крови, войдемъ въ нее такими же нищими, каковы мы и теперь. У насъ впереди все тѣ же труды, все та же борьба за существование. А эти господа — почти милліонеры — не истративъ ни гроша, не ударивъ пальцемъ о палецъ, понесутъ свои неприкосновенные капиталы въ страну, добытую для нихъ нашимъ самоотверженіемъ, нашимъ горбомъ? Вѣдь они даже и спасиба намъ не скажутъ! Родина, свобода — для нихъ пустыя слова. Имъ важенъ будеть въ Македоніи только новый рынокъ для торга, новые потребители, которыхъ можно закабалить и надувать. Нътъ, г. Амфитеатровъ! Если мы доживемъ до счастья видѣть Македонію безопасною и свободною, тогда мы, конечно, посчитаемся съ нашими скаредами и не дадимъ имъ безнаказанно пожать плоды нашихъ трудовъ. Но сейчасъ мы, кром'т презр'тнія, не пресл'тдуемъ ихъ никакими воздъйствіями. Всь насилія, о которыхъ вамъ разсказывали, результаты негодованія отдільных энтузіастовь, не иміющихъ ничего общаго съ комитетами и распорядительствомъ въ нихъ. Мы здъсь не при чемъ. Да, наконецъ, — почему же никто изъ обвиняемыхъ по подобнымъ дъламъ ни разу не признался въ связяхъ своихъ съ комитетами, не обвинилъ ихъ, чтобы самому избавиться отъ наказанія, не свалилъ на насъ преступную иниціативу?

Мы не убиваемъ, не вымогаемъ,—наше дѣло только вооружить беззащитную Македонію, чтобы хоть въ болѣе или менъе близкомъ будущемъ македонцы, становясь жертвами турецкихъ злодъйствъ, не подставляли горла подъ ятаганы, какъ беззащитные ягнята. Чтобы, когда движеніе македонской свободы созрветь и вспыхнеть, турки не могли бы сразу залить его нашею кровью, какъ заливають теперь. Мы провозимъ оружіе тайно-такъ тайно, что до сихъ поръ ни турецкое правительство, ни болгарское не могли услъдить за нами. Что для турокъ мы должны быть неизбѣжно политическими контрабандистами, ясно само собою, по самому смыслу нашего дѣла. Контрабандность же нашихъ дѣлъ предъ болгарскимъ правительствомъ объясняется тымь, что мы вовсе не желаемь компрометировать страну, оказывающую намъ гостепріимство, предъ ея сюзеренкою и довести ее до того, чтобы, по приказу Турціи, она, хотя бы и скрвпя сердце, уничтожала нашу работу, разрушала наши начинанія, конфисковала патріотическія пріобр'єтенія, стоящія столько кровью и потомъ добытыхъ денегь и сверхчеловъческихъ трудовъ \*).

Вы видите передъ собою человѣка, противъ котораго сейчасъ—весь свѣтъ. Мнѣ закрытъ входъ въ Румынію, гдѣ я осужденъ заочно, въ Сербію, гдѣ меня ненавидятъ, какъ болгаро-македонскаго націоналиста,—о Турціи нечего и говорить, въ Австріи со мною тоже церемониться не станутъ. Эта маленькая Болгарія—единственный клочокъ земли, гдѣ я могу еще покуда житъ свободнымъ. Долго ли такъ будетъ? Кто знаетъ! Мы, дѣятели комитетовъ, имѣемъ здѣсь сейчасъ врагами князя, правительство, горожанъ,— наша опора только въ народныхъ слояхъ, только въ безкорыстномъ и беззавѣтномъ патріотизмѣ болгарскаго на-

<sup>\*)</sup> Что однако началось въ 1902 году и упорно продолжается въ 1903.

рода. И, конечно, лишь страхъ оскорбить патріотизмъ этотъ и потерять всякую популярность въ странѣ, а, можетъ быть, и вызвать сочувственныя намъ волненія, —только такая боязнь препятствуетъ правительству, насъ ненавидящему, объявить намъ ту открытую войну, которой давно требуетъ отъ него Турція, и требованіе ея поддержано четырьмя другими великими державами, въ томъ числъ, къ огорченію нашему, и Россіею; ваши представители открыто и сурово идуть противъ насъ и требують оть болгарскаго правительства строжайшихъ мъръ къ нашему уничтоженію. Мы одни, и намъ остается лишь дъйствовать за собственный свой счеть, не надъясь ни на какую помощь и защиту. Потому что Австрію, какъ бы она ни стремилась къ намъ, мы въ Македонію не поведемъ никогда и ни за что. Не стоило бы освобождать славянскихъ земель отъ турецкаго ига съ тъмъ, чтобы поработить ихъ игу австрійскому. Иго турецкое можеть пролежать надъ страною лишнихъ десять, двадцать, даже пятьдесять, сто лъть, а потомъ всетаки падеть. Но гдв на славянина положили свою руку швабы, тамъ онъ останется навѣки рабомъ, —изъ австрійскихъ тисковъ не вырываются.

Сербы и Австрія ненавидять насъ за то, что мы будто бы стремимся къ великой Болгаріи. Это заблужденіе. Мы—болгары родомъ, кровью, складомъ ума и жизни, всѣмъ убѣжденіемъ. Но мысль о сліяніи съ княжествомъ болгарскимъ не улыбается намъ уже давно. Правительство болгарское поняло это, и—отсюда та готовность, съ какою оно принялось насъ преслѣдовать, въ угоду Стамбулу, по дудкѣ г. Мельхамэ. Вы хорошо знаете: Македонію равно считають своею болгары, сербы, греки. На нее равно точать зубы Болгарія, Греція, Сербія, Черногорія. Всѣ кричать: она моя. Не лучшее ли это доказательство, что она — ничья? Македонія должна принадлежать самой себѣ, и, конечно, если мы освободимъ ее, то освободимъ не для сосѣдей, а для нея самой, превратимъ ее не въ болгарскую

провинцію, а въ новую славянскую автономію, то-есть въ новую ступень къ великой славянской федераціи на Балканскомъ полуостровѣ, единственно которою можеть быть разрѣшенъ вѣковой восточный вопросъ.

- Итакъ, сказалъ я Борису Сарафову, цъли настоящей вашей дъятельности исключительно подготовительныя, вы отрицаете свою прикосновенность къ такъ сказать поджигательству маленькихъ пожаровъ, что время отъ времени вспыхиваютъ среди болгарскаго населенія Македоніи и такъ дорого обходятся ему, когда турки начинаютъ тушить эти вспышки и мстить.
- Вспышки, отвѣчалъ Сарафовъ уклончиво, дѣло темперамента. Если вы прослѣдите, гдѣ онѣ были, куда приходили маленькія банды изъ нашихъ македонцевъ, вы убъдитесь, что тамъ онъ и не могли не быть. Звърство турокъ противъ болгаръ вообще повсемъстно въ Македоніи, а въ иныхъ селеніяхъ прямо превосходить всякое в роятіе и, естественно, возбуждаеть къ потер'в терп'внія и возстанію даже самыхъ смирныхъ и безобидныхъ селяковъ. Въ такихъ случаяхъ, я полагаю, нътъ ничего худого въ томъ, если при невольныхъ повстанцахъ окажется дѣльный руководитель, который, движимый патріотизмомъ, пойдеть раздёлить участь своихъ братьевъ и будетъ полезенъ имъ уже тъмъ, что, хоть нъсколько знакомый съ военными дъйствіями, научить земляковь, какъ имъ вести себя, чтобы ихъ не переръзали, будто стадо барановъ. Комитеть не посылаеть бунтарей, чтобы поднимать народъ, даже строго порицаеть тёхъ экзальтированныхъ, но недальновидныхъ людей, которые, черезчуръ спѣша на подвигъ освобожденія, пускаются на такія молодецкія приключенія за собственною своею отвътственностью. Но-когда македонцевъ грабять, ръжуть жгуть, насилують, и они хватаются за ножи и дреколье—никакой въ мірѣ комитетъ не въ силахъ удержать пылкихъ патріотовъ, желающихъ пойти къ угнетеннымъ братьямъ, помочь имъ воскреснуть

для свободы или пролить вмѣстѣ съ ними свою кровь. Да и гдѣ нравственное право удерживать?

Я знаю: сейчасъ не время для возстанія въ Македоніи. Мы не хотимъ возстанія. Если оно вспыхнеть, то — не по нашей иниціативь, а потому, что ньть силы терпъть. Вызовуть возстаніе турки, а не мы. Туркамъ выгодно воспользоваться моментомъ, когда Россія— въ цѣпяхъ дальняго Востока, а остальная Европа, чрезъ Англію, затруднена трансваальскою войною. Они вызовуть возстаніе, переръжуть нась, какъ армянь, и затымь-побыдителей не судять: въ настоящемъ помѣшать имъ никто не можетъ, а въ будущемъ-они оправдаются предъ Европою: не могли, моль, поступить иначе! Какъ же, при такихъ условіяхъ, не вооружать македонцевъ?! Хорошо! Мы прекратимъ свою дъятельность, разойдемся. Но-пусть и турки обезоружать своихъ мусульманъ. Вы поъдете въ Македонію — увидите: каждый турокъ — ходячій арсеналь оружія. У него-револьверы за поясомъ, ружье за плечами. А если болгаринъ имъеть ружье, первый встръчный турокъ имфетъ право отнять у него оружіе и взять себф въ полную собственность. И если болгаринъ упрямится и не отдаетъ, это уже бунтъ противъ власти: турокъ въ правъ убить его на мъстъ. Въ каждомъ селъ, въ каждой деревушкъ турки держатъ по 20-30 солдатъ военнымъ постоемъ, готовыхъ, при первомъ же подозрѣніи заговора или возстанія, броситься на населеніе и произвести рѣзню. Что нужно имъ, чтобы возымъть роковое подозрѣніе? Да ничего: никакихъ фактовъ, — одна злая воля, хищническая прихоть. Треть болгарскихъ учителей уволена, арестована. Салоникскія тюрьмы полны истязуемыми мучениками. Турки задались прямою цѣлью стереть съ лица земли македонское болгарство. И — только болгарство. Потому что другіе христіане живуть сравнительно спокойно. Въ послъдніе годы, когда число погубленныхъ въ Македоніи болгаръ надо измърять тысячами, турки заръзали всего

одного грека, а объ избіеніи сербовъ я что-то вовсе не слыхиваль. Больше вамъ скажу. Сами избиваемые болгаре страдають не столько за происхождение свое и въроисповъданіе, сколько за имя. Сейчасъ македонскій болгариньмученикъ. Пусть онъ завтра скажеть турку: «я сербъ!» и его оставляють въ поков. А если онъ скажеть: я грекъ! и признаеть патріархію, —сь нимь даже ділаются любезны. Відь настоящіе греки въ Македоніи живуть только по ту сторону Быстрицы. Всъ, именующіе себя греками на востокъ Македоніи, — такіе же славяне, какъ мы съ вами: они - болгары, говорять по-болгарски и по-гречески даже не разумьють. Но-звать себя патріаршистомь и грекомь спасаеть македонца отъ турецкихъ ятагановъ, и люди жертвують своей національностью, чтобы спасти жизнь. Но такихъ малодушныхъ немного. Съ каждымъ днемъ растетъ въ Македоніи національное самосознаніе. «Бугаринъ съмъ!» повторяеть македонець, несмотря на всё выгоды отреченія, —даже подъ страхомъ смерти. Какого же вамъ еще надо доказательства, что онъ дъйствительно болгаринь? А, въдь, какъ упорно насъ хотятъ разувърить въ томъ!

Русскій консуль въ Ускюбъ г. Машковъ торжественно объявиль намъ, чтобы мы не смѣли выдавать себя за болгаръ: «Вы, —говорить, — сербы, а не болгары, вы не знаете своей собственной національности». Быть можеть, отрицательное отношеніе къ намъ г. Машкова надо принять, какъ косвенный совѣть — именоваться сербами, въ видѣ страховки отъ насилій, потому что, повторяю, сербовъ турки не трогаютъ? Иначе заявленіе это лишено смысла. Мы много ломали надъ нимъ головы: что бы оно обозначало? Думали было даже, не знакъ ли это, что Россія собралась исполнить прежній, висѣвшій въ воздухѣ проекть — приготовлять македонцевъ къ расчлененію ихъ родины по народностямъ? Но повторяю вамъ: всѣ подобныя цѣли неосуществимы, потому что населеніе уже слишкомъ проникнуто національнымъ самосознаніемъ, — оно и не можеть, и

не хочеть казаться инымъ народомъ, чёмъ есть на самомъ дълъ.

Автономная македонская идея поссорила насъ съ болгарскимъ правительствомъ. Развѣ прежде не былъ къ намъ внимателенъ и любезенъ князь Фердинандъ? Развъ тотъже Рачо Петровъ, который въ свое министерство такъ усердно принялся за наше укрощеніе, не быль нашимъ сочувственникомъ въ 1895 году и не разрѣшилъ намъ, пяти молодымъ офицерамъ, перейти македонскую границу и вести четы? Мы тогда, съ 65 войниками, взяли у турокъ городъ Мельникъ: дъло, нашумъвшее въ свое время на весь славянскій міръ и ужаснувшее Стамбуль... Насъ ласкали, покуда надѣялись, что мы своими руками вынемъ изъ огня македонскіе каштаны и передадимъ ихъ, съ поклономъ, болгарскому правительству: большіе люди хотыли выбхать на плечахь маленькихь. Правительство мечтало о санъ-стефанскихъ границахъ, князя Фердинанда, какъ человѣка, любящаго красивыя положенія, прельщаль эффектъ присоединить къ своимъ двумъ вънцамъ еще третій — македонскій. Когда мы обманули эти ожиданія, отъ насъ отвернулись съ горечью, стали жаловаться, что мывредимъ Болгаріи въ отношеніяхъ ея съ сюзеренкою, роняемъ ее во мивніи державъ, стали увбрять, что мы преслъдуемъ цъли не македонской свободы, но внутренняго болгарскаго партизанства, что мы угрожаемъ правительству и верховной власти, вносимъ въ страну анархію, убиваемъ, шантажничаемъ и соримъ деньгами, собранными на святое дъло, по кафе-шантанамъ, трактирамъ и публичнымъ домамъ.

Со стороны болгарскаго правительства огромная ошибка разсматривать нась, какъ какую-то революціонную армію. Намъ нѣтъ дѣла до внутреннихъ болгарскихъ безпорядковъ. Мы здѣсь въ гостяхъ. Когда македонское движеніе созрѣетъ и перейдетъ въ открытое возстаніе, мы поблагодаримъ хозяевъ за гостепріимство, простимся съ ними и уйдемъ на родину, чтобы стать свободными или сложить свои головы. Что касается возможности намъ сложиться въ болгарскую политическую партію, то мы къ тому шаговъ не дѣлали, не дѣлаемъ и дѣлать не будемъ. А вотъ многіе изъ упрекающихъ насъ такою возможностью неоднократно заигрывали съ нами, въ расчетѣ припугнуть нашимъ вліяніемъ то правительство, то избирателей, то народное собраніе. Намъ ставять въ укоръ, что мы пользовались покровительствомъ г. Радославова. Право, г. Амфитеатровъ, это пресловутое покровительство выражалось только въ томъ, что онъ не гналъ насъ, какъ сталъ гнать потомъ его преемникъ, Рачо Петровъ, и собираются гнать господа Каравеловъ и Сарафовъ. Мы были терпимы. И только.

Но имъ съ нами справиться будеть не легко. Мы не объщаемъ никакихъ насильственныхъ дъйствій, никому не грозимъ. Легенда, будто мы сулили убить князя, будто онъ даже нашель у себя въ кабинетъ, на письменномъ столъ своемъ, смертный приговоръ, такая же безсмыслица, какъ румынскія фантазіи, что я «приказалъ» убить короля Карла, а потомъ-Александра сербскаго. Оставить сейчасъ Болгарію безъ князя значило бы вызвать въ ней такія внутреннія волненія, что, за собственными ближайшими заботами и интересами, у княжества не останется никакой возможности вникать въ македонское дѣло и работать для него. Не говорю уже о потеръ симпатій, какую непремънно повлекъ бы за собою столь насильственный актъ. У насъ нътъ не только желанія или намъренія истреблять князя или министровъ его, но нътъ даже и практическаго расчета къ тому. Правительству слѣдовало бы понимать это и не взводить на насъ напраслины. Вся эта сказка о затъваемыхъ нами покушеніяхъ п т. д. создалась на почвъ фразы, которую я сказалъ при последней перемент министерства, когда возникли настойчивыя требованія державъ противъ комитетовъ, начались преследованія стрелковыхъ

обществъ и т. д. Я сказалъ тогда, что за послѣдствія — если дѣйствія болгарскаго правительства повлекуть за собою ухудшеніе въ положеніи Македоніи — я буду считать отвѣтственнымъ лично самого князя. Изъ этихъ простыхъ словъ выростили угрозу аттентатомъ.

Безъ всякихъ аттентатовъ, безъ всякихъ насилій и угрозъ, македонская «кауза» опасна для правительства, если оно станеть продолжать борьбу съ нами, въ совсъмъ иномъ отношеніи. Борясь съ нами, оно борется съ народною идеею, съ національнымъ идеаломъ, глубоко пропитавшимъ душу болгарина. Оно рискуетъ гоненіями противъ насъ утратить всякую популярность и тогда, безъ всякихъ усилій съ нашей стороны, само поскользнется и сломить себъ шею. Если вы сравните агитацію въ Македоніи сербовъ и грековъ съ дъятельностью болгарскихъ комитетовъ, то увидите, какая глубокая психологическая разница лежить между тыми движеніями и нашимь. Движенія сербовъ и грековъ - политическія, они создаются извит правительствами автономій. Наше — національное. Почему нътъ освободительныхъ македонскихъ комитетовъ въ Сербіи, въ Греціи, а есть они только въ Болгаріи? Потому что македонскія вождельнія имыются вы греческихы и сербскихы правительственныхъ и политиканствующихъ кругахъ, но мертвы въ народной массъ: ни сербы, ни греки-крестьяне не чувствують македонца своимъ роднымъ братомъ, какъ мы, болгаре. Для нихъ македонское дѣло — только выгодное, тогда какъ для насъ оно — кровное. Тамъ македонское движеніе могло бы создаться лишь воздѣйствіемъ правительства и интеллигенціи. У насъ же-если даже вся интеллигенція и цілый рядь правительствь возстануть противъ комитетовъ—народное сочувствіе не дасть имъ погибнуть или заглохнуть. Потому что всякій болгарскій селякъ понимаеть, что мы работаемъ единомышленно съ нимъ и для него, что мы ищемъ дъла кровнаго и праваго.

of the control of the state and all the state of the color of the state of the color of the state of the color of the state of the colors of t

-many cannot be supposed by the property of the party of ATTENDED IN HOTOGRAMMOROUS CARD LABORROW HOLLAN TO STITLE -ma one resolved inspirated as account not area a support of and though amorphic amount appropriate treverses as -TOTAL CAMEN - OF T. CONTROLLER AVER HAR AND TOTAL

Бълградъ и король Ялександръ.

Бълградъ и король Ялександрь.

Я засталь Бѣлградъ въ медовомъ мѣсяцѣ упоенія новою конституцією и надеждъ, на нее возлагаемыхъ. Конечно, всякій медъ—не безъ горечи, и уже тогда существовала довольно значительная ультра-радикальная группа, которой «двудомная система» не доставляла ни малѣйшаго утѣшенія и удовольствія, а «фузія», т. е. сліяніе напредняковъ съ радикалами, представлялась противоестественною, неискреннею, а потому и малонадежною, и недолговѣчною. Будущее показало, что эти скептики были совершенно правы. Но въ общемъ, не заглядывающемъ вдаль большинствѣ было торжество, ликованіе и лобызаніе веліе. Даже слишкомъ много торжества!

— Знаете ли, что наше настроеніе сейчась напоминаеть?—сказаль мнѣ одинь сербъ-скептикь, русскій воспитанникь.—Тоть моменть изъ басни «Квартеть», когда мартышка разсадила звѣрей-музыкантовъ заново, по-своему, и хвастается:

Теперь пойдеть ужь музыка не та, У насъ запляшуть лъсъ и горы...

— A вамъ не върится, что музыка будеть не та, и лъсь и горы готовятся въ пляску?

Сербъ пожалъ плечами и сказалъ:

— Подождемъ и послушаемъ, какъ квартетъ заиграетъ осенью, когда будутъ выборы.

Объединительная прокламація, выпущенная въ видѣ редакціонной программы новаго правительственнаго органа, газеты «Дневникъ» не имѣла особенно яркаго успѣха

и не внушила населенію твердаго дов'єрія и симпатій. Въ публик'є повторялось мн'єніе, что фузіонисты не могли получить согласія принять всю ихъ программу ц'єликомъ отъ такихъ важныхъ и серьезныхъ государственныхъ людей, истинныхъ столновъ сербской правительственной жизни, какъ Новаковичъ и Савва Груичъ. Они-де помянуты какъто въ уголк'є, глухо и робко, —очевидно, что реформа партій встр'єтила съ ихъ стороны лишь полусогласіе, а не сочувствіе, выжидательную терпимость, а отнюдь не энтузіазмъ.

Во главъ сербскаго кабинета стоялъ dr. Михаилъ Вуичъ, профессоръ политической экономіи, молодой еще ученый, съ европейскою извъстностью. Курсъ его лекцій, представляющій весьма цінный научный трудь, переведенъ на нъсколько европейскихъ языковъ. Веселый, красивый, энергичный Вуичь — и умнымъ подвижнымъ лицомъ своимъ, озареннымъ блестящими черными глазами, и крупною фигурою, и непринужденными манерами хорошо воспитаннаго человъка, и быстрою, эффектною, полною изящныхъ образовъ и оборотовъ рѣчью - живо напомнилъ мнѣ нашего, незабвеннаго для каждаго студента-москвича начала восьмидесятыхъ годовъ, Максима Максимовича Ковалевскаго. Вуичь — превосходный ораторъ и пользуется повидимому, вполнъ заслуженно - репутацією обаятельнаго человъка. Познакомившись съ нъсколькими радикалами, я убъдился, что они просто влюблены въ Вуича, и что личное его очарование въ весьма значительной доль цементируеть вновь созданную правительственную унію. Я неоднократно слышаль фразы, въ родѣ:

- Никогда бы я не пошель на службу къ этому правительству компромиссовъ, если бы не Миша Вуичъ.
- Оплошалъ Миша Вуичъ, что согласился на двудомную конституцію,—но ужъ теперь нечего дѣлать. Хорошо, что онъ у власти. Это —гарантія. Надо поддержать Мишу Вуича.

Другой сильный двигатель сербской политики—министръ народнаго просвъщенія г. Павле Маринковичь, напреднякъ-фузіонисть. Это – личный другъ короля, редакторъ, а нѣкоторые увѣряють, что и авторъ новой конституціи (1901 г.). Онъ былъ адвокатомъ, журналистомъ – теперь ворочаеть государствомъ\*). Маленькій человѣкъ, съ огромнымъ Бисмарковымъ лбомъ, онъ отличенъ изъ толпы «лица не общимъ выраженіемъ». Изъдолгаго разговора съ г. Маринковичемъ я убъдился, что помимо природной живости ума, наблюдательнаго и вдумчиваго, онъ обладаетъ широкимъ и разностороннимъ образованіемъ. Къ конституціонной реформъ онъ относится съ истинно-родительскимъ оптимизмомъ, и всякое скептическое замъчание насчетъ ея, видимо, ранить его въ сердце. Въ противность Вуичу, который откровенно сознается, что теоретически онъ противъ двудомной системы, и что согласился онъ на ея принятіе лишь въ виду исключительныхъ практическихъ и, надо надвяться, временных условій, сложившихся сейчась въ Сербіи, — Маринковичь — прямой и убъжденный сторонникъ двухъ палать, ув френный, что сенать прекрасно выполнить ту роль регулятора политическихъ страстей, которой ждуть отъ него король и народъ.

Радикалы высказывали упованія, что сенатскій регуляторь будеть умѣрять политическія смуты не только внизу, то-есть въ скупщинѣ, но и вверху, то-есть, въ случаѣ надобности, окажется въ состояніи проявить дѣятельное сопротивленіе возможному произволу королевской власти.

— Сенать — ручательство, что мы не будемъ имѣть второго Милана, — говорили они.

<sup>\*)</sup> Ворочаль очень недолго. Какая-то «дамская исторія», доходившая до дуэли, заставила его разстаться съ кабинетомъ на первыхъ же порахъ министерства. Но закулисное вліяніе М—ча осталось въ силъ. Поэтому я и ръшилъ сохранить въ текстъ старыя строки объ этомъ эфемерномъ министръ. Его негласная роль была важиве многихъ гласныхъ, и не знаю, пересталъ ли онъ ее играть. (1903).

Скептики, однако, и тутъ возражали, что королевская власть очень хорошо обезпечила себѣ въ сенатѣ вѣчное большинство: вѣдь 30 сенаторовъ назначаются пожизненно самимъ королемъ, а выборныхъ только 18.

— Оставляя въ сторонѣ республиканскія мечтанія, — говориль мнѣ профессоръ-Вуичъ, — я вижу въ нашей правительственной реформѣ ту хорошую сторону, что она, хотя и не гарантируетъ нашей демократіи большой свободы развитія, но, по крайней мѣрѣ, является довольно надежною страховкою противъ опасности сдѣлаться игрушкою цезаристическаго авантюризма, подобіе котораго уже нарождалось при Миланѣ.

Всѣ офиціальныя бумаги въ Сербіи, визитныя карточки служащихъ во всѣхъ правительственныхъ вѣдомствахъ и учрежденіяхъ, офицерскія и чиновничьи униформы были облечены въ трауръ по Миланѣ—самый формальный и неискренній политическій трауръ въ исторіи нашего времени! Потому что не было серба, который явно или тайно не радовался бы его смерти. Въ разговорахъ съ великими и съ малыми я одинаково слышалъ откровенныя фразы:

- Богъ сжалился надъ Сербіей и взялъ къ себѣ Милана.
  - Какъ во-время умеръ Миланъ!

И даже въ высшемъ, министерскомъ кругу раздавались политическія остроты, что, молъ, вотъ — Сербія, измученная, потерявшая всѣ средства и голову, совсѣмъ было ринулась въ пасть Австріи: глотай! твое счастье!

— Но туть король Милань нашель, что пора и ему совершить для Сербіи хоть какой-нибудь патріотическій поступокь: онь взяль и умерь. Да еще какъ ловко умерь-то: въ Австріи, — и даль предлогь Францу-Іосифу смертельно оскорбить нашего короля, отказавъ ему въ правѣ перевезти прахъ отца для погребенія въ сербской землѣ. Король теперь слышать равнодушно не можеть объ Австріи и ея

императорѣ,—а это лучшая гарантія, что мы останемся вмѣстѣ съ Россіей.

«Остаться вмѣстѣ съ Россіей» — было всеобщимъ задушевнымъ желаніемъ, общимъ, громко и твердо провозглашаемымъ девизомъ.

— Мы стоимъ на границѣ политическихъ жизни и смерти, — говорили бѣлградцы. — Жить мы можемъ, только ухватившись за руку Россіи. Отдернетъ она свою руку или мы сами потеряемъ ее по нелѣпому капризу, какъ было при Миланѣ, — и мы должны умереть, какъ свободная нація, какъ народъ будущаго: нашъ удѣлъ — политическое и экономическое рабство у Австріи, нѣмецкіе кандалы.

При томъ рѣзкомъ противу-австрійскомъ настроеніи, какое засталъ я въ Бѣлградѣ, сербамъ, конечно, оказалось неизбѣжнымъ вызвать, — по пословицѣ: «какъ аукнется, такъ откликнется», — подобное же рѣзкое настроеніе противъ сербовъ въ Австріи. Дѣйствительно, австрійцы тогда и говорили, и писали о Сербіи, сербскомъ народѣ, сербскомъ королѣ, о королевѣ Драгѣ, Богъ знаетъ что.

А туть еще подосивль пресловутый скандаль съ ложною беременностью... Противно было читать, какъ газетная «злоба дня», въ особенности устами австрійской печати, трепала имя и репутацію женщины, врываясь въ интимнъйшую сторону ея жизни, смакуя и расписывая чуть не альковныя тайны. Бъдная Драга! Послъдняя работница-поденщица въ сербскомъ государствъ имъетъ естественное, человъческое право на уважение и скромность въ отношеніи къ ея женской физической жизни, но королевъ сербской въ томъ отказано: она почему-то очутилась внъ общаго закона. Надъ нею и несчастіемъ ея злорадно острили, издъвались, сплетничали и намекали мерзости. Бъдный король Александръ! Послъдній нищій въ его государствъ можеть найти управу самосудомь или у власти противъ негодяя, который, подглядывая въ щелку за женою его, сталъ бы распространять гадкіе слухи о ея тіль, недостаткахь,

привычкахъ, болъзняхъ, но король сербскій оказался безсиленъ противъ Загоръцкихъ, преслъдующихъ его семью то былями, раздутыми изъмухи въ слона, то небылицами, созданными чьимъ-либо злобнымъ и распутнымъ, мстительнымъ воображеніемь. Кошк' и собак' никто не препятствуеть скрыться, чтобы родить, въ темный уголокъ чердака или погреба, гдѣ не увидить ея глазъ ни человѣка, ни звѣря, но отъ королевы требують, чтобы самый таинственный и значительный акть ея женской жизни совершился во всеобщее свъдъніе, только что не на глазахъ у всъхъ,---въ стеклянномъ домъ. Если бы о женщинъ частнаго круга доктора сообщили интервьюеру хоть одну десятую тъхъ слуховъ и толковъ, что занимали въ то время цёлыя колонны въ газетахъ Вѣны, Будапешта, Рима, — семья могла бы судебно преслѣдовать и газету, и доктора, какъ нарушителя врачебной тайны. Но съ женщиною, имъвшею несчастье взобраться на королевскій тронь, стісненія излишни.

И именно—съ женщиною, взобравшеюся на королевскій тронъ, а не рожденною на немъ. Я ув'тренъ, чтобудь королева Драга, до брака своего, принцессою крови ея несчастіе не только не обсуждалось бы въ печати, но было бы совершенно замолчано даже врагами ея, какъ простой физіологическій казусь, о которомь неловко распространяться и которымъ совсвмъ уже гнусно пользоваться въ качествъ оружія противъ женщины. Нътъ династіи, въ которой были бы только счастливыя, легкія рожденія. Надъ царственными семьями такъ же, какъ и надъ семьями простыхъ смертныхъ, тяготъетъ первобытный библейскій завъть: «Въ болѣзняхъ будеши родити чада». Однако, о томъ, какъ и когда проявляются бользни дьторожденія, общающія единствомъ своимъ королевъ съ поденщицами, не только не «позволительно», но и не принято публиковать во всевъдѣніе, — въ уваженіе того же стыда, что препятствуеть порядочному человъку говорить предъ посторонними о физическихъ женскихъ недостаткахъ своихъ родственницъ, пріятельниць, знакомыхь, хотя бы недостатки эти были ему хорошо извъстны. Какъ будто нъть безплодныхъ принцессь! какъ будто у принцессъ не бываетъ неправильныхъ родовъ, выкидышей и т. п.! Но когда, гдъ что-либо подобное вызывало такую гадкую, злую радость, какъ несчастіе Драги? Никогда и нигдъ. Напротивъ: поскольку такія событія становились извъстными публикъ и доступными къ оглашенію въ печати, они всегда обсуждались съ почтительнымъ сожальніемъ, съ сочувствіемъ къ женщинамъ, ставшимъ ихъ жертвами. А тутъ—именно восторгь! Буржуазный, ехидный восторгъ мелкой, пошлой зависти къ человъку, которому повезло. Такъ въдь и чувствуется между строкъ, въ шипъніи какой-нибудь «Neue Freie Presse», такъ и слышится:—Хи-хи-хи! А еще королева! хи-хи-хи... Воть тебъ и королева!.. Подленькое, злобненькое, безпросвътно буржуазное, захолустное подхихикиванье.

Замъчалась у австрійцевъ большая охота перейти отъ

Замѣчалась у австрійцевъ большая охота перейти оть словъ и къ репрессивнымъ дѣйствіямъ, но не находилось рѣшительно никакого предлога. Сербы задались цѣлью обороняться противъ своей мощной и коварной сосѣдки, одѣвшись въ броню пассивной корректности: мыслямъ и чувствамъ своимъ противъ австрійцевъ они волю давали, но рукамъ и языку велѣли быть на привязи. Пресса сербская отвѣчала на самыя злобныя австрійскія выходки сдержанно, вѣжливо, спокойно. Пограничная политика Сербіи уступчиво гнулась предъ австрійскимъ нахрапомъ, какъ пружина, готовая сгибаться до послѣднихъ предѣловъ терпѣнія. Полагаясь на возобновленное дружество съ Россією, готовая на всѣ жертвы, лишь бы отдохнуть отъ внутреннихъ неурядицъ, благоустроить свой народъ, устранить призраки анархіи и финансоваго кризиса, Сербія зарядилась богатымъ запасомъ смиренія въ дѣлахъ внѣшнихъ. Она молча глотала сосѣдскія обиды, лишь складывая ихъ въ сердцѣ своемъ для отмщенія въ будущемъ, если Богъ пошлеть силу. На всѣ австрійскія задиранія отвѣть со сто-

роны Сербіи—мертвый молчокъ. Болгаре весьма безцеремонно нарушили сербскую границу,—сербы молчатъ. Румыны, близъ Кладовой, стрѣляютъ въ сербскую рѣчную полицію,—сербы молчатъ. Угнетенія арнаутскія создають огромную и зловѣщую эмиграцію изъ Старой Сербіи въ королевство, албанцы нападають на сербскихъ граничаровъ, убиваютъ стражниковъ,—сербы терпятъ и молчатъ. Страна задалась цѣлью жить въ самое себя, коня свои соки, сбирая силы до тѣхъ поръ, пока не воскреснетъ въ ней нервная энергія, растраченная сперва въ вѣковой борьбѣ за свою свободу, а потомъ—въ полувѣковой толчеѣ политическихъ партійныхъ неурядицъ.

Я быль принять королемь Александромь въ аудіенціи, продолжавшейся сорокъ три минуты.

Отношенія въ білградскомъ конакі просты, -- гораздо проще, чъмъ въ софійскомъ, гдъ этикетъ прежде былъ весьма строгъ, а теперь только довольно строгъ, и-прежде, чьмь очутиться въ кабинеть князя Фердинанда, — вы должны пройти черезъ нъсколько придворныхъ инстанцій, передающихъ васъ одна другой съ рукъ на руки. Въ бълградскомъ дворцѣ меня встрѣтилъ дежурный офицеръ, —не спросивъ никакихъ пропускныхъ билетовъ и удостовъреній, ввелъ въ пріемную, гдѣ и оставиль одного на добрыя двадцать минуть: я прівхаль раньше назначеннаго срока. Обстановка пріемной весьма богата, въ коврахъ, въ дорогомъ оружій по стінамь, сь восточными тахтами, усыпанными подушечками, съ множествомъ наргило и т. д. Это-отнюдь не залъ «дворца», а просто хорошо убранная комната въ дом'в частнаго челов'вка, съ прекраснымъ состояніемъ и художественнымъ вкусомъ. О частномъ же бытъ, а не о дворцовой натянутости, говорили звуки, доносившіеся ко мнѣ въ мое одинокое ожиданіе. Гдѣ-то за стѣною глухо гудёль оживленный разговорь: потомъ оказалось, что



Дъти князя Фердинанда Болгарскаго.

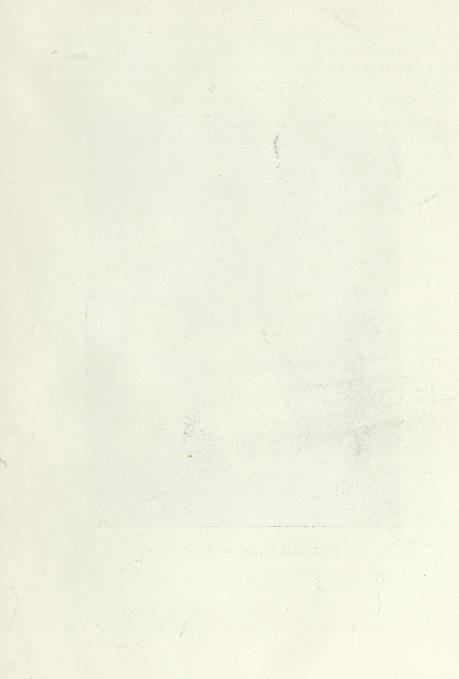

этотъ гулъ доносился именно изъ кабинета короля, принимавшаго ранве меня министра народнаго просвъщенія, г. Маринковича. Съ другой стороны, за дверями, завѣшанными портьерою, шаркали половыя щетки, и прислуга, не стъсняясь, громко переговаривалась между собою. Все это вмѣстѣ производило впечатлѣніе дома съ широко растворенными дверями. Видно, что король Александръ не боится своихъ посътителей и не принимаетъ въ отношении ихъ никакихъ предосторожностей\*). Въ двадцать минутъ, которыя я просидъль одинъ-одинешенекъ, безъ всякаго надзора,лишь подъ самый конедъ ожиданія пришелъ какой-то почтенный старичекъ, тоже получившій аудіенцію, — даже самый неловкій злоумышленникъ, конечно, успѣлъ бы начинить динамитомъ всѣ наргилэ, тумбочки и бездѣлушки красивой комнаты, въ количествъ, совершенно достаточномъ, чтобы взорвать на воздухъ три четверти маленькаго Бълграда.

Пришель гайдукь, здоровый, толстомордый парень, съ плечами въ косую сажень, поклонился, широко распахнуль дверь, сказаль:

## — Извольте!

И воть—черезъ маленькія сѣни—я въ скромномъ маленькомъ кабинетѣ маленькаго сербскаго короля, и онъ самъ встаетъ ко мнѣ навстрѣчу изъ-за маленькаго письменнаго столика.

Король Александръ, вслъдствіе небольшого роста и употребляя выраженіе старое, но вполнѣ подходящее въ данномъ случаѣ, — субтильнаго сложенія, кажется еще моложе своихъ двадцати шести-семи лѣтъ. Мое первое впечатлѣніе было: «какой черненькій мальчикъ!» Одѣтъ онъ былъ въ черный сюртукъ, что опять-таки придавало ему видъ частнаго человѣка: всѣ мы такъ привыкли, во всѣхъ странахъ Европы, соединять съ представленіемъ о государѣ блескъ военнаго мундира.

<sup>\*)</sup> Время это осталось позади. Теперь совсѣмъ уже не то... (1903).

Портреты короля Александра мало похожи. Въ натурь онь гораздо благовиднье, чымь передаеть его черты фотографія. Къ тому же, снимаясь почему-то почти всегда въ профиль, который у него вовсе не античный, онъ закрываеть дужкою pince-nez свои прекрасные, темнокаріе глаза съ серьезнымъ взоромъ человъка, испытавшаго въ жизни больше невзгодъ и страданій, чімъ объщали ему и его положение, и его, до сихъ поръ еще зеленая, молодость. Вътъ годы, когда бы ему еще развиваться и наслаждаться жизнью, въ качествъ веселаго юнаго юнкера, король Александръ былъ уже героемъ тяжелыхъ государственныхъ и семейныхъ драмъ, претерпъвать которыя не дай Богъ никакому юношѣ. И драмы эти оставили на немъ свою печать. Повторяю: у него глаза душевно усталаго человѣка. Онъ смотритъ рѣшительно, говоритъ твердо и смѣло, но вы чувствуете: эти рѣшительность, твердость, смѣлость непрочны; онъ построены на шаткомъ фундаментъ цълаго ряда крушеній житейскихъ, —предъ вами человъкъ, глубоко разочарованный въ людяхъ своего прошлаго, сжегшій всё свои корабли, чтобы, махнувъ рукою на ихъ ни къ чему непригодный пепелъ, начать строить новые. И, притомъ, не очень-то върить онъ и въ эту свою постройку... Нервенъ онъ страшно, и неудивительно, что, подъ фотографическимъ аппаратомъ, отъ всѣмъ знакомаго, щемящаго чувства ожиданія, лицо короля всегда успѣваетъ сморщиться въ непріятную гримасу. Такихъ людей надо фотографировать моментально и лучше всего, когда они того не подозрѣваютъ. Слушаетъ король внимательно и спокойно, какъ будто запоминая урокъ, который надо будеть отвъчать, —говорить же необычайно быстро, сопровождая почти каждую фразу ръзкимъ, но неувъреннымъ жестомъ, угловатость котораго говорить и о молодости, и о дурномъ зрѣніи. Манеры его несвободны. Въ нихъ сказывается позднее перевоспитаніе короля для положенія, которое онъ занялъ раньше, чъмъ ждали. Дътство Александра —

не изъ радостныхъ. Онъ росъ ребенкомъ запущеннымъ, съ воспитаніемъ его долго небрежничали.

— Помилуйте! Онъ, среди разговора, на полъ плюеть!.. ужасался одинъ изъ русскихъ дипломатовъ, знавшій Александра еще совсѣмъ мальчикомъ.

Для начала я поблагодариль короля за пріемь. Онъ отвѣчаль:

— Я очень радъ принять васъ. Вы русскій журналисть. А съ тѣхъ поръ, какъ Сербія и Россія идуть въ политическихъ вопросахъ рука въ руку, надо, чтобы Россія имѣла совершенно ясное и откровенно высказанное представленіе о томъ, что дѣлаетъ и думаетъ Сербія.

Я высказаль королю нѣсколько теплыхъ словъ по поводу того поворота къ руссофильско-національной политикѣ, который такъ твердо и искусно выполнило сейчасъ его правительство, и по поводу явнаго для всякаго очевидца внутренняго умиротворенія страны черезъ только-что объявленную конституцію.

Король отвѣчалъ:

— Что касается первой половины вашихъ словъ, скажу: я вовсе не первый, кто поняль необходимость такой политики; ея желали и моя мать, и мой отець (?); но они не могли вступить на путь, котораго желали, -а для меня обстоятельства сдълали это возможнымъ и удобнымъ. Я убъдился, что для Сербіи возможны лишь два способа существованія: или отказаться оть національной идеи и дать дорогу на Балканскій полуостровъ германскому началу, почтительно предъ нимъ сторонясь и ему услуживая, или всъми силами народными и правительственными встать за національную идею и примкнуть къ Россіи, матери-покровительниць всего славянства. Двадцатильтній опыть долженъ быль убъдить насъвъ полной несостоятельности перваго способа: народъ не хочетъ швабовъ, не хочетъ Австріи, — ихъ нельзя сдѣлать здѣсь популярными, если бы мы даже того хотьли. Сербь—прежде всего, всюду и вездь

сербъ, славянинъ, сербомъ и славяниномъ хочетъ быть и останется. И правительство, которое желаетъ быть народнымъ, а только народное правительство можетъ быть сильнымъ въ нашей странѣ, не въ состояніи проводить въ жизнь эту антипатичную, мертвую политику. Оно должно быть національнымъ, оно должно быть славянскимъ, оно должно опираться не на Австрію, вносящую къ намъ идеи и рабство германизма, но на Россію, какъ на символъ обще-славянскихъ началъ.

Чтобы стать на такія основы въ политикѣ внѣшней, мы должны были упорядочить нашъ внутренній строй. Намъ нужно стало правительство стойкое, неспособное колебаться подъ любымъ внѣшнимъ дуновеніемъ. Намъ нужно стало правительство дружное и неподкупное, съ гарантіей, что государственные интересы будутъ имъ соблюдаемы больше, чѣмъ интересы партійные. Намъ нужно правительство представителей всей страны, а не политическихъ группъ, случайно выплывающихъ къ власти. Такое правительство стараюсь создать я, чрезъ объявленную конституцію, соединивъ, во имя ея, у власти напредняковъ съ радикалами...

- Часть радикаловъ,—замѣтилъ я, однако, недовольна конституціей, полагая, что излишне и ошибочно политически создавать въ Сербіи верхнюю палату.
- Есть маленькая, крайняя фракція недовольныхъ, быстро согласился король. Но она незначительна и не сильна. Да и недовольство ея скорѣе плодъ недоразумѣнія, чѣмъ сознательной оппозиціи \*). Благоразумнѣйшая часть, то-есть огромное большинство, поняла, что введеніемъ двухъ палатъ создается компромиссъ, образующій единство между партіями, до тѣхъ поръ исторически разлученными.
- Многіе, —возразиль я, —находять, что, если понимать вновь созидаемый сенать, какъ верхнюю палату, палату господь, то для нея въ столь демократической

<sup>\*)</sup> Будущее показало, что это не такъ... (1903).

странѣ, какова Сербія, не найдется даже и нужныхъ

— Какъ не найдется? Но я уже составилъ сенатъ, горячо воскликнулъ король, - вотъ вамъ лучшее опроверженіе такого упрека. Это громадное заблужденіе, что верхняя палата обязательно представляеть собою учрежденіе аристократическое. Она не можеть быть аристократическою въ Сербіи, да и у насъ нѣтъ тенденціи дѣлать ее аристократическою. Уже прежде всего потому, что у насъ нътъ аристократіи. Сербы—цъльный народъ, не дълимый на классы\*). Положение высшаго и низшаго въ нашей странъ создается только образовательнымъ и государственно-служебнымъ цензомъ. Итакъ, покончимъ съ этимъ предубѣжденіемъ разъ навсегда: создавая сенать, я не думаль полагать начало какому-то аристократическому учрежденію, не собирался свять чрезъ него въ Сербіи свмена будущей аристократіи. Въ моей идев, сенатъ есть просто собрание лучшихъ и опытнъйшихъ умственныхъ и служебныхъ силъ страны, поработавшихъ, хотя разнымъ путемъ и въ разное время, но съ одинаковымъ патріотизмомъ для Сербіи и сербовъ. Онъ объединилъ людей самыхъ различныхъ направленій. Они имѣютъ теперь возможность столковываться между собою спокойно, полноправно, безъ давленія со дна скупщины.

Затьмь — моя идея, чтобы сенать явился тьмь регуляторомъ правительственной жизни, котораго такъ не хватаеть славянскимъ демократическимъ автономіямъ. Взгляните на нашу сосъдку Болгарію. Развъ не жалкое зрълище представляють политическія неурядицы, созидаемыя ея широкою конституцією, превращающею демократію въ охлократію, въ господство толпы? Я увъренъ, что князь Фердинандъ, котораго вы, какъ я читалъ и помню, хорошо знаете, весьма часто долженъ сокрушаться въ сердцъ, что его госу-

<sup>\*)</sup> Потому-то славянство и изумлялось, зачёмь понадобилась сербамь двудомная коституція. (1903).

дарство не имѣетъ верхней палаты. Государству молодому, страстно живущему, развивающемуся снизу вверхъ, необходимо задерживающее разумно-критическое начало, способное, регулируя его ростъ, сохранить и обезпечить ему свободу, но обязанное не допускать въ немъ уклоненій въ сторону анархіи. Носителемъ такого начала и долженъ быть сенатъ. Достаточно ли онъ авторитетенъ для того? Несомнѣнно. Мы употребили всѣ усилія, чтобы соединить въ немъ лучшихъ людей Сербіи. Онъ составленъ изъ бывшихъ министровъ, въ разное время и при разныхъ политическихъ теченіяхъ управлявшихъ страною, изъ знаменитыхъ государственныхъ людей и вожаковъ. Каждая партія въ скупщинѣ найдетъ въ сенатѣ свой, признанный ею авторитетъ, чьему суду и критикѣ надъ своими желаніями она не можетъ нравственно не подчиняться.

Мы уповаемъ, что учрежденіе сената, ставъ опорою власти, придасть ей ту устойчивость, какая совершенно необходима въ данное время для упорядоченія финансово-экономическаго положенія королевства, для умиротворенія въ немъ умовъ, для развитія его на почвѣ національнаго самосознанія, для перехода отъ жизни, посвященной лишь государственному самоохраненію, къ цѣлямъ и задачамъ высшаго національнаго значенія...

Пользуясь этимъ намекомъ, я перевелъ рѣчь короля на македонскій вопроєъ.

— Въ строгомъ смыслѣ слова, — сказалъ король, — македонскій вопросъ для насъ сейчасъ не существуетъ. Онъ въ будущемъ, а не въ настоящемъ. Пока въ Македоніи и въ Старой Сербіи турки, какой же можетъ быть для насъ македонскій вопросъ? Намъ остается лишь молча признавать вѣковое право силы, какъ бы ии грустно было получать тяжелыя вѣсти о рабскомъ угнетеніи нашихъ единовѣрцевъ и единокровныхъ. Не мы создали такое положеніе, — не намъ его и развязать.

Совсѣмъ другое дѣло, конечно, если обстоятельства при-

мутъ такое направленіе, что турки должны будуть очистить поле дъйствія для новыхъ народностей. Конечно, мы выступимъ со своими законными историческими притязаніями на исконныя наши земли и не уступимъ ихъ никому. Да никто и не будеть въ состояніи отнять ихъ у насъ, потому что это - наши земли, нашъ народъ, и не можетъ въ корень передълать его никакая пропаганда: ни болгарская, ни австрійская. Если бы мы считали нужнымь или хотя бы полезнымъ, то, конечно, сумъли бы отвътить пропагандою столь же, если еще не болье, энергическою. Но мы знаемъ, что вопросъ о Македоніи и Старой Сербіи рѣшится не пропагандами маленькихъ государствъ и не интригами Австріи, всъмъ равно страшной и ненавистной, а силами высшими и несравненно болье богатыми и политическою мощью, и нравственнымъ авторитетомъ. Признавъ необходимость блюсти славянскую политику государства, сознавъ, что соблюденіе славянскихъ политическихъ устоевъ возможно для насъ лишь въ томъ случать, если мы будемъ итти вмъстъ съ Россіею, —мы должны опереться на содъйствіе ея и одномысліе съ нею и въ этомъ вопросъ. До тъхъ поръ, пока Россія, связанная ли дъйствіями на дальнемъ Востокъ, по другимъ ли внутреннимъ соображеніямъ, не найдетъ возможнымъ приступить къ разрѣшенію македонскаго вопроса и не дасть намъ знака вступиться за свои права, теперь пребывающія вмертв'в, мы, сербы, соблюдемь самый строгій, самый корректный, самый лояльный нейтралитеть. Что касается болгарскихъ притязаній на Македонію, ужасныхъ поступковъ македонскихъ комитетовъ и т. д., — все это очень непрочныя явленія. Разд'єлить македонское насл'єдство между болгарами, нами, греками должно быть опятьтаки дъломъ Россіи, и только Россіи, и я надъюсь, что такъ оно и будеть.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что сербамъ въ Турціи живется гораздо хуже, чѣмъ болгарамъ. Турки, быть-можетъ, боятся болгарскихъ комитетовъ, какъ подпольной воору-

женной силы, убивающей, терроризирующей, но этострахъ частной безопасности, а не политическій страхъ государства предъ гонимою націей. Какъ націи, турки болгаръ не боятся. Они очень хорошо знають, что болгары не революціонеры, а только заговорщики. Болгарія никогда не знала революцій, которыя бы добывали для нея свободу самостоятельными народными силами: иго съ нея сняла цѣною своей крови Россія, дрались за нее мы, сербы, и Румынія. Но — что мы, сербы, представляемъ собою истинно-зажигательный, революціонный элементь на Балканскомъ полуостровѣ,—этому сознанію турокъ обучила вся наша исторія. Для турка слово «сербъ» равносильно слову «революціонеръ». И онъ ненавидить и боится сербовъ, какъ націи, - подозрѣваетъ ихъ, даже когда они нейтральны и лояльны, потому что знаеть: мы-революціонеры, своими руками отвоевавшіе у него для себя и свободу, и самостоятельный политическій оплоть.

Да какъ будто одни турки сознають насъ такими и ненавидять насъ за то? Развъ вся исторія движенія Австріи въ славянскія земли не была направлена и не направляется теперь къ тому, чтобы обезсилить, раздёлить, парализовать сербскій народь, какъ элементь, всегда готовый къ національной революціи, всегда враждебный иноплеменному владычеству? Берлинскій трактать помогь Австріи въ этой цъли ея, и мы цълыхъ двадцать лътъ, раздъленные, задушенные, изнемогаемъ подъ бременемъ берлинскихъ условій. Правда, тоть же трактать уничтожиль и Великую Болгарію, которую графъ Игнатьевъ продиктоваль въ Санъ-Стефано. Но призракъ Великой Болгаріи, какъ вы видѣли, живъ въ Македоніи, и мы знаемъ, кто манитъ имъ болгаръ. За спиною болгарско-македонскихъ комитетовъ слишкомъ прозрачно мелькаеть рука австрійской пропаганды. Ей нужны безпорядокь, нестроеніе на Балканскомъ полуостровъ, и она добивается своихъ цълей руками болгаръ. Она заманиваеть ихъ въ смуту, чтобы потомъ обмануть. Потому

что, повторяю, она безсильна рѣшить вопросъ о славянскомъ наслѣдствѣ столь огромнаго объема и значенія,— здѣсь будутъ реально вліятельны и авторитетны слова и дѣйствія только великой славянской же державы, то-есть,— Россіи.

Когда графъ Игнатьевъ создавалъ санъ-стефанскую Болгарію, это было равносильно раздѣлу Балканскаго полуострова между Австріей и Россіей. Послѣдняя отбирала подъ свое непосредственное вліяніе, подъ свою опеку восточную полосу отъ моря до моря подъ болгарскимъ флагомъ, а нашъ сербскій уголъ отходилъ подъ австрійское вліяніе. Прекрасная размежовка по картѣ,—но при этомъ немного забыли посчитаться и съ исторіей, и съ психологіей народовъ. Насъ уступали австрійскому вліянію? Да—зачѣмъ же? Мы прежде всего не хотимъ австрійскаго вліянія. Мы не хотимъ быть съ Австріей, не хотимъ быть со швабами. Мы хотимъ быть съ Россіею и славянами.

И, конечно, всякое болгарское стремленіе къ санъ-стефанскимъ границамъ грозить намъ въ будущемъ тою же опасностью, что и проектъ Игнатьева. Великая Болгарія бросаеть насъ въ руки Австріи, а мы Австріи не хотимъ и не захотимъ. Мы идемъ съ Россіею. Ея дѣло — рѣшить, какъ намъ размежеваться съ болгарами и другими, а когда она рѣшить и поставитъ рѣшеніе свое твердо и властно — то, повѣрьте, голосъ ея будетъ выслушанъ, какъ окончательный приговоръ, не только нами, но и всѣми христіанскими народностями полуострова, не исключая и тѣхъ, что теперь кричатъ противъ Россіи и настраиваютъ себя быть ея врагами и видѣть въ ней врага.

Затъмъ бесъда перешла на мои македонскія впечатлънія. Я сообщилъ, что видълъ въ Ускюбъ митрополита Фирмиліана, нашелъ его слабымъ, нервнымъ. Этотъ несчастный человъкъ, игрушка политиканствующихъ церквей и церковничающихъ дипломатовъ, живетъ въ самомъ унизительномъ и глупомъ, да къ тому же еще и опасномъ положеніи, какое только можно придумать для іерарха. Ему врагигреки, враги — болгары, конечно, враги — турки, а сербы, которыхъ политику и церковь призванъ онъ представлять въ Македоніи, — плохіе друзья и защитники. Безъ оплота въ лиць русскаго консула, энергичнаго В. Ө. Машкова, Фирмиліанъ давно бы ужъ быль убить. Какой-то полупосвященный, безъ храмовъ, въчно угрожаемый, въчно оскорбляемый, онъ внушаеть къ себъ жалость, но не внушаеть много уваженія... Говорять, что до Ускюба онь быль молодець хоть куда, и только туть вічный страхъ и стыдъ непрекращаемыхъ оскорбленій измочалиль его нервы, пригнуль его къ землѣ. Онъ боится людей и, съ горя, слышно, попиваеть... Винить его гръшно: на посту, который ему достался, и герой съ ума сойдеть, а не только подобный Фирмиліану слабоволець... Но удивительно, какъ всегда и во всемъ въ сербской пропагандъ, что для ускюбской епархіи не нашлось у сербовъ д'ятеля крупче волею и характеромъ тверже... Всъхъ этихъ замъчаній я, конечно, королю Александру не высказалъ, ограничившись только общею фразою о нервности несчастнаго, хотя и очень симпатичнаго, митрополита...

- Не трудно стать нервнымъ, тяжело вздохнувъ, сказаль король, въ томъ ужасномъ, неопредѣленномъ положеніи, какъ держать его четвертый годъ\*). Какъ вы нашли дѣла въ Старой Сербіи?
- По-моему,—сказаль я,—сейчась македонскій вопрось блідніветь передь старо-сербскимь. Въ Призренів, Приштинів діло идеть не объ угнетеніяхь или насиліяхь надь сербами, а прямо объ истребленіи сербской расы, о вытівсненіи ея арнаутами. Тамь—ужасы, возведенные въ систему.

<sup>\*)</sup> Сейчасъ, въ 1903, уже шестой годъ! Положеніе не улучшилось, скоръе стало хуже...

— Ужасно! ужасно! — повторилъ король Александръ, болъзненно сжимая брови, и, со словомъ этимъ, приподнялся со стула.

Я откланялся.

— Очень радъ былъ съ вами познакомиться, – дружелюбно послалъ онъ мнѣ вдогонку, когда я былъ уже у дверей.

1901.

• Быстро летять событія на славянском восток в,—просто, и не угнаться за ними перу и типографской машинв!

Листъ этотъ былъ корректированъ, сверстанъ и готовъ къ печати, когда пришли телеграммы о бѣлградской рѣзнѣ, въ которой погибли король Александръ и королева Драга. Нѣкоторыя замѣчанія и соображенія объ этой грозной трагедіи читатель найдетъ въ предисловіи и въ концѣ этой книги (Приложеніе Б.).

1903. VI. 5.



Черногорскій Орелъ.

Чарногорокий Орелъ.

Когда князь Николай вышель навстречу мне изъ своего кабинета, мнѣ показалось, что я живу не въ ХХ вѣкѣ, а когда-то давно-давно, до паровыхъ машинъ, конституцій, черныхъ сюртуковъ, желізныхъ дорогъ, телефоновъ, рентгеновыхъ лучей. Предо мною, въ зашитомъ золотомъ и серебромъ черногорскомъ костюмѣ, стоялъ совершенно средневъковый витязь-богатырь. Главную красоту черногорца и черногорки составляють удивительная легкость, смълость и благородство осанки, зависящія отъ классической посадки головы на мощной и гибкой шев. Князь Николай—величественный образець черногорской осанки. Старики въ Черногоріи вообще внушительны и красивы: отъ нихъ вѣетъ гетманщиною, Запорожьемъ, старою славянскою свободою. Глядя, какъ важно выступають по улицамъ Цетинья эти огромные старцы, съ серебряными головами и сивыми усами по самыя плечи, съ бронзовыми лицами, опаленными порохомъ, изрубленными въ давнихъ бояхъ, какъ величаво и живописно драпируются они въ свои струки-то и дъло такъ и хочется воскликнуть изъ «Тараса Бульбы»:

— Эка пышная фигура!

Но въ лицѣ князя Николая явилась мнѣ уже не фигура изъ «Тараса Бульбы», а какъ бы ожилъ самъ Тарасъ Бульба. Трудно вообразить внѣшность болѣе воинственную и въ то же время болѣе привлекательную. Это — сѣдой орелъ на неприступной скалѣ. Въ каждомъ движеніи князя, въ каждомъ взглядѣ, въ каждомъ звукѣ его густого низкаго баса, очень похожаго на голосъ Томазо Сальвини, вы

видите, чувствуете, слышите—сквозь условную ласковую серьезность высокопоставленнаго лица—привычку и умѣнье повелѣвать, характеръ сильный, гордый и неохочій до противорѣчій. Предъ вами—человѣкъ, привыкшій считать свои вдохновенія голосомъ вышней воли, глубоко вѣрующій въ себя и въ роль свою, какъ монарха-отца для своего парода. Вы предчувствуете, что онъ, мощный и картинный, долженъ быть прекрасенъ во главѣ этого народа-войска, такого же мощнаго и живописнаго, что явленіемъ своимъ онъ способенъ магнетизировать толпы, имъ повелѣваемыя, на самые фантастическіе подвиги преданности, что въ немъ живетъ частица сверхчеловѣческой воли, свойственной только вождямъ, поэтамъ и пророкамъ.

Впрочемъ, князь Николай, какъ извъстно, — дъйствительно, поэтъ и не стихотворецъ только, а поэтъ настоящій, вдохновенный. Даръ живыхъ образовъ и риомъ—наслъдственный въ роду Нъгошей, но въ князъ Николаъ онъ выразился съ особенною силою и ясностью. На русскій языкъ переведено довольно много стихотвореній князя Николая, въ томъ числъ—сочиненный имъ національный черногорскій гимнъ и драма «Балканская Царица». Въ настоящее время (1901) князь пишетъ большой романъ, изъ эпохи «Герцога Стефана», повелителя Герцеговины, исторію котораго онъ передаетъ въ этомъ произведеніи параллельно съ исторіей Черноевичей, создателей Черногоріи.

- Большая будеть вещь? спросиль я князя.
- О, нѣтъ: не болѣе одного тома. Но я буду долго работать надъ нею. Вѣдь это мой первый опытъ въ прозѣ. Стихи—дѣло мнѣ привычное, за нихъ отвѣтственности я не боюсь. Ну, а проза... страшно! Вдругъ, осрамлюсь на старости лѣтъ...

Князь добродушно засм'ялся.

— Курите, пожалуйста!—продолжаль онь, протягивая мн<sup>в</sup> серебряный небогатый портсигарь.

Есть два положенія — непріятныя для того, кто ви-



Болгарскіе типы. Молодой шопъ.

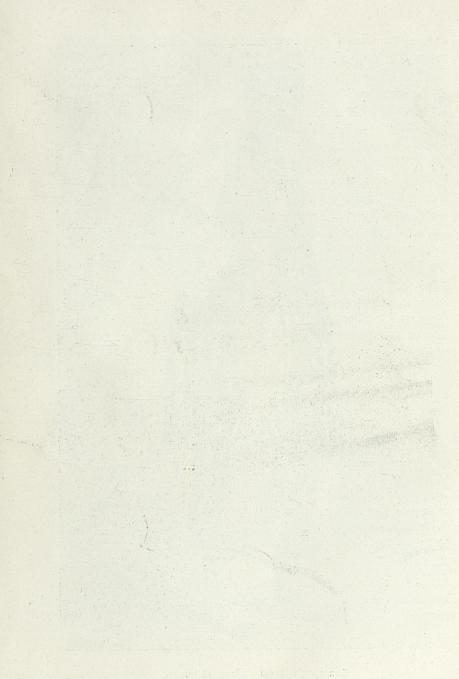

дится съ принцами: это—если предлагаютъ курить, когда вы не курите, и играть въ винтъ, когда вы картъ въ руки не берете, не понимаете въ нихъ ни аза въ глаза. Живо помню сцену въ Венеціи, когда камергеръ одного изгнаннаго величества съ отчаяніемъ говорилъ мнѣ, ходя по площади св. Марка:

- Что вы сдѣлали! ахъ, что вы сдѣлали! его величество предложилъ вамъ сигару, а вы: я не курю!.. Понимаете ли вы, какую вы позволили себѣ неловкость?
- Carissimo marchese, я думаю,—неловкость была бы еще больше, если-бы я приняль сигару отъ его величества, сталь бы курить, а потомъ бы меня стошнило въ его присутствіи.
- Э! глупости! отъ табаку тошнитъ только гимназистовъ.
- Но вообразите себѣ, что я не курилъ, даже будучи гимназистомъ.

Marchese выпучилъ на меня глаза, какъ па допотопнаго ихтіозавра, пожаль плечами и пробурчаль:

— Однако, это серьезная штука! cosa seria!..

Вспоминая эту сцену, я отказывался отъ папиросы князя Николая, какъ говорилъ нѣкій русскій нѣмецъ, «скрипя сердцемъ», ибо чувствовалъ, что совершаю преступленіе противъ этикета... Князь, смѣясь, спряталъ портсигаръ и возразилъ на мой отказъ:

— А я воть—такъ предаюсь этому пороку по цѣлымъ днямъ и развращаю имъ всѣхъ, кого знаю... Ну, разскажите, что вы видѣли въ вашемъ славянскомъ путешествіи? Были въ Сербіи? видѣли короля Александра?.. Славный юноша! Я его очень люблю. Отецъ его, сказать откровенно, мнѣ совсѣмъ не нравился. Онъ былъ эгоистъ и ничуть не патріотъ. А у короля Александра множество милыхъ задатковъ, обѣщающихъ доброе и хорошее. Когда онъ былъ здѣсь въ Черногоріи, онъ всѣмъ очень понравился. Я его очень люблю, очень ему симпатизирую и желаю всего, всего хорошаго.

Въ день моего свиданія съ княземъ Николаемъ въ Цетинье какъ разъ огласилась оффиціальная телеграмма о ложной беременности королевы Драги. Естественно, разговоръ коснулся этого тяжелаго происшествія.

- Ужасно!—сказаль князь,—ужасно... больше и говорить нечего: ужасно! Бѣдный король! Бѣдная королева! Воображаю, какъ имъ тяжело теперь. Сколько будеть кривыхъ и злобныхъ толковъ! и какъ торжествують ихъ враги...
- Воть, замѣтилъ я, когда король Александръ женился, онъ торжественно заявилъ, что это послѣдній сюрпризъ, который Сербія дѣлаетъ Европѣ, и затѣмъ сюрпризы прекращаются разъ навсегда... А вышло, что человѣкъ предполагаетъ, Богъ располагаетъ: самый-то крупный и невъроятный сюрпризъ ждалъ Сербію впереди.
- И самый крупный, и самый невъроятный, и самый печальный... Не будемъ лучше и говорить объ этомъ: такъ это прискорбно! Я все еще надъюсь, что туть возможна какая-нибудь ошибка...

Черные глаза князя увлажнились. Порывъ его былъ тѣмъ уважительнѣе, что человѣческое чувство состраданія въ данномъ случаѣ брало верхъ надъ политическимъ разсчетомъ. Бездѣтность Обреновичей— прямая выгода Нѣгошей. Бѣлградскій скандалъ, компрометируя династію сербскую, былъ, съ грубой точки зрѣнія толпы и дипломатіи, очень на-руку династіи черногорской, о чемъ сербы обоихъ государствъ и говорили громко, безъ церемоній— и въ Бѣлградѣ, и по дорогѣ моей въ Цетинье. Обыкновенно, людямъ ставятъ въ заслугу bonne mine au mauvais jeu, но князь Николай явилъ мнѣ рѣдкій случай обратнаго — mauvaise mine au bon jeu. Помолчавъ, онъ продолжалъ, съ улыбкою:

— Когда будете въ Римѣ, вамъ врядъ ли удастся повидать королеву, дочь мою: она готовится стать матерью,— княгиня, жена моя, вчера отправилась къ ней, вмѣстѣ съ сыномъ Мирко. А вотъ у него вы побывайте, передайте ему мой привѣтъ. Онъ будетъ очень радъ. Онъ говоритъ

по-русски, какъ русскій. Вы увидите: онъ славный—мой Мирко!

И—опять влага на глазахъ, и улыбка безпредѣльной иѣжности освѣщаеть смуглое, изрытое годами лицо стараго богатыря.

— Такъ, вы побывали въ Македоніи. Ну — что же? каково тамъ? Нашли ужасы, о которыхъ мы читаемъ въ

газетахъ?

- Откровенно говоря, гораздо менѣе, чѣмъ ожидалъ, ваше высочество. Положеніе въ Старой Сербіи показалось мнѣ гораздо болѣе печальнымъ и способнымъ вызвать взрывъ. Албанцы дѣлаютъ тамъ, Богъ знаетъ что...
- Вѣчные враги!—съ неопредъленнымъ жестомъ замѣтилъ князь.—На нашихъграницахъ они сейчасъ спокойны и безопасны, потому что... да, потому что мы сами, въ своемъ родѣ, тоже албанцы,—можемъ постоять за себя противъ нихъ ихъ же оружіемъ и тактикою, и они о томъ прекрасно знаютъ. Слышалъ я, что изъ Старой Сербіи началась сильная эмиграція въ королевство. Сербіи должно быть нелегко принимать иммигрантовъ,—тутъ изъ каждаго пустяка можетъ выйти дипломатическое осложиеніе: такое щекотливое дѣло!—и очень жаль, если старосербскій вопросъ обременитъ собою Сербію какъ разъ въ то время, когда она, кажется, собралась съ силами, чтобы вступить на правый славянскій путь, такъ хорошо и честно дружитъ съ нами и вмѣстѣ съ нами движется впередъ по рулю великой Россіи.

Лицо князя озарилось яркимъ вдохновеніемъ.

— Россія—все для насъ, славянъ,—сказалъ онъ голосомъ теплымъ, проникновеннымъ.—Я не говорю уже про Черногорію: мы—дѣти Россіи. Если бы когда-либо чтолибо противорусское случилось въ моемъ государствѣ, я подумалъ бы: пришли послѣднія времена,—дѣти бьютъ свою родную мать. Пересчитать всѣ нравственныя благодѣянія, оказанныя намъ Россіею, невозможно. А—еще

мало ли дълаетъ намъ она и матеріальныхъ услугь и поддержекъ! Въчная благодарность Россіи—самое искреннее, глубокое, постоянное мое чувство. Россія--моя величайшая любовь, которую понесу я въ душт своей до самаго конца моей жизни. И я счастливъ тъмъ, что знаю: не одинъ я такъ думаю въ Черногоріи! — со мною одинаково мыслить весь народь. Что же намъ разсуждать о «политическихъ направленіяхъ»? Они у насъ не разнообразны: воть уже третье стольтіе, какъ народъ нашъ-весь, цьлою массою, — точно магнитная струлка въ компасу, — обращенъ взорами на русскій сѣверъ. Это не «направленіе», а инстинктивное чувство, -- его нельзя ни заглушить, ни купить. Бывали періоды, когда русскіе какъ будто забывали про насъ, не до насъ имъ было, и намъ въ періоды эти приходилось очень туго, — однако, преданность наша Россіи и тогда не гасла, не уменьшалась ни на одну іоту. Мы продолжали обожать Россію и върить въ нее, вопреки ей самой. Развѣ мало соблазновъ пережили мы, развѣ мало сулили намъ денегъ, выгодъ, земель, — только бы мы отступились отъ Россіи? Но никогда ни одинъ соблазнъ не только не покориль насъ, ты на него даже не заглядълись, даже о немъ не задумались. Мы убъждены, всъ до единаго, что въ день, когда Черногорія потеряеть любовь Россіи или сама пойдеть противь ея цѣлей и желаній, она уже перестанеть существовать морально, а за концомъ моральнымъ недолго ждать и политическаго. Или существовать, опираясь на Россію, или быть проглоченною—воть для Черногоріи единственный и естественный выборъ. И потому всякаго, кто пробуеть отторгнуть насъ отъ прямолинейнаго русско-славянскаго пути, по которому мы съ твердостью слъдуемъ, мы почитаемъ измънникомъ, предателемъ, ненавистникомъ самой Черногоріи.

Нравится вамъ мой народъ? Неправда ли, какіе славные, бравые, свѣжіе тѣломъ и душою, люди? Я горжусь честью быть членомъ этой благородной расы, управлять

ею, какъ государь и какъ отецъ! Да, я смѣю сказать прямо и сознательно: между мною и моими подданными—чисто семейныя отношенія, связь любящаго отца и любящихъ дѣтей. Я люблю и меня любять. Я знаю: если бы отечеству пришлось, устами моими, позвать черногорцевъ на труды и жертвы, то половину своего долга они взяли бы на себя изъ патріотизма, а другую половину—изъ любви ко мнѣ.

— Васъ любятъ не одни черногорцы, —замътилъ я. — Имя ваше популярно и пользуется самыми теплыми симпатіями во всъхъ славянскихъ земляхъ. Даже въ Сибири я находилъ ваши портреты на стънахъ мужицкихъ избъ, почтовыхъ и постоялыхъ дворовъ. А сейчасъ въ Македоніи я постоянно слышалъ отъ мъстнаго славянства выраженія любви и почтенія къ вамъ, пожалуй, даже — если можно и понятно будетъ такъ сказать — какой-то благородной зависти къ управляемой вами Черногоріи. Такъ-называемая «черногорская теорія» для Македоніи, пока я не былъ въ послъдней, казалась мнъ слишкомъ искусственною, но въ самой Македоніи я убъдился, что о ней говорятъ часто и много.

Подъ именемъ «черногорской теоріи» развивалась одно время небольшою фракціей македонцевъ-сербофиловъ пропаганда проекта распространить на Македонію авторитеть Черногоріи. Такъ какъ Македонія—спорный кусокъ между болгарами и сербами, то, для равновѣсія и замиренія соперничающихъ сторонъ, лучше всего дескать будетъ, чтобы спорный кусокъ съѣлъ кто-нибудь посторонній, третій, а на роль третьяго, въ выгодахъ славянъ и Россіи, особенно желательнымъ является «черногорскій орелъ-левъ». Отголоскомъ «черногорской теоріи» въ русской литературѣ о славянствѣ явилась очень пылкая брошюра г. Іована Рогановича, изданная въ Казани...

— Мы очень мало дѣлаемъ, чтобы дать теоріи этой практическое приложеніе, — мягко возразилъ мнѣ князь. — Лучше даже сказать: ровно ничего не дѣлаемъ. Еслп она

развивается, то развивается сама собою, безъ нашего за нею ухода.

- Быть можеть, сказаль я, потому-то именно и развивается, что вы поставили себя въ исключительную нейтральность, тогда какъ другія славянскія автономіи ужъ слишкомъ усердствують пріобрѣсти и опеку надъ Македонією, и скорое вознагражденіе за опеку.
- Да, согласился князь, это, можеть быть, и правда. Болгаре ужъ черезчурь далеко зашли и въ притязаніяхъ своихъ на Македонію, и въ средствахъ къ осуществленію притязаній. Но теперь послѣ того, какъ Россія выразила свое порицаніе болгаро-македонской агитаціи, надо думать, что заблужденія эти недолговѣчны, и безпорядки улягутся и прекратятся\*). Черногоріи же слишкомъ много дѣла сейчасъ съ внутреннимъ своимъ развитіемъ, чтобы она могла закидываться на сторону. Намъ образованіе нужно. Намъ желѣзныя дороги нужны. Оживить торговлю необходимо, добычу природныхъ богатствъ, зарытыхъ въ землѣ. Край нашъ богатая, благодарная, непочатая почва, многообѣщающая цѣлина. Но, чтобы оплодотворить ее, нужны деньги, деньги и деньги, нужно образованіе, образованіе и образованіе.

Я навель князя на разговорь о Маріинскомь институть, который посьтиль и о которомь писаль уже \*\*).

— Это превосходное учрежденіе,—съ искреннимъ и пылкимъ воодушевленіемъ воскликнулъ князь, — я счастливъ и гордъ тѣмъ, что именно въ Цетинъѣ народился и созрѣлъ такой замѣчательный междуславянскій разсадникъ. Маріинскій институть—одно изъ самыхъ благихъ дѣлъ Россіи для Черногоріи. Я всегда съ огромнымъ удовольствіемъ посѣщаю его. Дѣвочки-воспитанницы—такія милыя, поря-

<sup>\*)</sup> Надежды эти не оправдались, да и не могли оправдаться. Вообще, во всей бесъдъ по всъмъ затронутымъ вопросамъ,—начиная съ идиллической привязянности Черногоріи къ ея современному режиму,—князь оказался слишкомъ оптимистомъ (1903).

\*\*) См. мою книгу "Страна Раздора".

дочныя, выдержанныя. Он' такъ хорошо поють! Mademoiselle Мертваго — кладъ для такого дѣла: она ведетъ своихъ воспитанницъ образцово, какъ нельзя лучше желать. Всъ мои симпатіи—на сторонъ института. Отъ всего сердца желаю ему процвътанія и развитія. Вотъ вамъ-лучшій, наглядный образець того, какъ много дёлаютъ для насъ русскіе, и за что мы обязаны ихъ любить.

И онъ опять сталь развивать свое, видимо излюбленное положеніе, что будущность славянства-только въ Россіи, и что, выбившись изъ связи съ Россіею, славянинъ теряетъ почву подъ ногами, осужденъ на обезличеніе, на полную потерю національныхъ и расовыхъ илеаловъ.

- Кто уводить славянь оть Россіи,--горячо повториль онь, — тоть либо самь не понимаеть, что онъ дѣлаеть, либо сознательно стремится уничтожить ихъ расовую физіономію, индивидуальность, хочеть передёлать ихъ изъ ръзко опредъленныхъ и самобытныхъ національностей въ безразличную, нейтральную, международную массу-европейцевъ не европейцевъ, а такъ... европейскаго облика.
- Въ такомъ направленіи работаль покойный Стамбуловъ, — замѣтилъ я. — А вы знали покойнаго Стамбулова? буловъ, — замътилъ я.
- Да,—уже послѣ его паденія.
- Талантливый быль челов'вкъ, но, къ несчастію, попаль на кривой путь, который и привель его къ преждевременной гибели... Попила пасопотополь Гензельс

Часы стали бить десять. Князь приподнялся съ м'єста: аудіенція была кончена.

— Радъ, что повидалъ русскаго журналиста, — сказаль онъ, съ силою сжимая мою руку, видъть русскихъ друзей для меня всегда великое удовольствіе. Пожалуйста, попросите отъ моего имени всъхъ русскихъ, которыхъ судьба приведеть въ Цетинье, чтобы они непремѣнно настаивали видъть меня, не уъзжали, не увидавшись со мною.

До свиданія. Желаю вамъ счастливаго пути. А въ Римѣ будете,—непремѣнно повидайтесь съ Мирко.

Онъ еще разъ сдавилъ мою руку—на ходу, провожая меня черезъ пріемную, къ выходной лѣстницѣ, —круто, повоенному повернулся и исчезъ въ какую-то боковую дверь. Вмѣстѣ съ нимъ исчезли и средніе вѣка. По модной, красивой лѣстницѣ я тихо спустился на подъѣздъ, гдѣ, въ лицѣ франтоватаго княжескаго адъютанта, ждало меня уже XX столѣтіе, новое, молодое Черногорье... обмѣнявшись съ XX столѣтіемъ дружескими привѣтами, я сѣлъ въ фаэтонъ и покатилъ въ Каттаро. До свиданья, орлиное Цетинье!

Желанія и совъта князя Николая, чтобы я повидался съ княжичемъ Мирко, не могъ исполнить, но, будучи въ Римѣ, я слышаль въ «Teatro Nazionale» маршъ, сочиненный принцемъ на память о пребываніи его въ Римъ. Маршъ – какъ маршъ, ничего особеннаго въ немъ нѣту, но написанъ, что называется, лихо: съ трескомъ, блескомъ, и – не знаю, какъ черногорцамь, а берсальерамь итальянскимь, великольпныйшимъ бъгунамъ въ міръ, ходить подъ его звуки удобно. При томъ-Мирко не только выдумалъ свой маршъ, но и самъ инструментоваль его: трудь, который высокопоставленные композиторы редко дають себе, и уменье, которымь они редко владъють. Начало успъховъ покойнаго Гензельта было положено участіемъ его въ композиторскихъ трудахъ одного принца, весьма охочаго сочинять и довольно изобрътательнаго на мелодіи, но въ теоріи музыки полнаго профана. Принцъ насвистывалъ Гензельту мотивчики, приходившіе ему въ голову, а Гензельтъ записывалъ, гармонизировалъ, и такъ нарождались на свътъ новые и новые романсы принца и даже чуть ли не оперы.

Маршу Мирко неистово апплодировали, и принцъ-композиторъ, очень блъдный и взволнованный, почтительно раскланивался съ публикою изъ своей ложи.



## АӨИНСКІЕ ДНИ.

(1894-1901).

Es churchen elle con emas concretere more et de l'ard Reposte concupantame anglessattere, cas Mayro

The file presence and a supplied to the property of the proper

LANGUARIA II CASERA ALBARA EMIRONAL MENDIA A DARI CALAR. KARABRASA PENDIAN SIR MEN MARKAHMEN, MYANGUNIK SILETAN

## AGNHCKIE ZHK

The only observed a subject of the property of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Прохладный берегъ Кориноскаго залива, съ его чудными горными ущельями по правую сторону жельзнодорожнаго полотна, съ его бархатными песочными spiaggie подъ лѣнивымъ, прозрачно-серебристымъ прибоемъ — по лъвую руку, съ его съдыми маслинами, зелеными виноградниками и даже не рощами, а цёлыми дубравами пламенныхъ олеандровъ, съ его Парнасомъ, Киллене, Геликономъ, Кинерономъ, встающими, подобно далекимъ гигантамъпризракамъ, тамъ, въ кудрявыхъ облакахъ, за шумящимъ ласковымъ моремъ, — прохладный берегъ Коринескаго залива остался позади. Мы переползли уже и ту узенькую голубую полоску, что, подъ громкимъ именемъ Новаго канала, неудачно поправляеть съ 1893 года ошибку природы, раздълившей заливы Кориноскій и Саронскій холмистымъ перешейкомъ. Положимъ, онъ такой узенькій, что и впрямь-точно напрашивается, чтобы его перекопали. Создать изъ Истма европейскій Суэцъ хотіли еще римскіе императоры, — на истмійскую попытку Нерона дошла до насъ ръзкая сатира, ошибочно приписываемая Лукіану. Осуществила эти великолъпныя затъи греческая компанія, которая, принявъ въ 1889 году предварительныя работы отъ французовъ, копавшихся тутъ съ 1881 года, сдълала каналь очень быстро, но-какъ дёлаютъ луну въ Гамбурге: то-есть — прескверно. Пассажирскіе рейсы Австрійскаго Ллойда, Флоріо и Рубатино, главнъйшихъ греческихъ пароходствъ, избѣгаютъ канала, предпочитая терять сутки на обходъ вокругъ Пелопонеса, съ заходомъ въ его гавани. Военныя суда проходятъ по каналу съ большимъ рискомъ—имъ тѣсно такъ, что едва протиснуться. Нашъ «Кубанецъ», канонерская лодка средиземной эскадры, совсѣмъ не гигантъ, а—когда онъ проходилъ каналомъ, офицеры тросточками доставали съ бортовъ его стѣнную облицовку.

Итакъ — коротенькій пелопонесскій рай кончился: мы вступили въ аттическое чистилище. Пыльнаго, закопченнаго, чернаго, какъ муринъ, тащитъ меня пыльный, закопченный, черный курьерскій повздъ изъ Патраса по сврымъ каменнымъ грудамъ — безплоднымъ и безотраднымъ грудамъ холмовъ Аттики. На ихъ маковкахъ и скатахъ такъ же съро, безплодно и безотрадно рисуются сожженные солнцемъ, изъъденные летучими песками, насквозь пропыленные форты, сторожевые домики, сигнальныя будки, сложенныя изъ дикаго камня. Тяжелыя, унылыя мъста—какая-то пещь огненная, говорящая воображенію скорве о кровожадной и палящей пасти финикійскаго Молоха, чёмъ о прекрасныхъ, граціозныхъ, въчно-юныхъ и веселыхъ божествахъ Гезіода и Гомера, въ чье древнее царство мы въбзжаемъ, къ чьей священной столицѣ быстро приближаетъ насъ каждый обороть колесь шумнаго, огромнаго повзда. Даже морская синева, безконечно вьющаяся вдоль полотна, не смягчаеть пейзажа. Море сверкаеть такъ же металлически, такъ же остро и безжалостно, какъ раскаленное небо. Зевсъ и Посейдонъ здёсь наглядно показываютъ, что они родные братья, схожіе между собою, какъ близнецы, оба великольпные и могущественные, оба и очаровательные, и страшные своею жгучею, слъпящею, губительною красотою. Право, глядя на синія полосы Саронскаго залива, Элевзинской бухты, Фалера и Саламина, почти не върится, чтобы въ нихъ жила та же ласковая прохлада, что дышеть въ другихъ средиземныхъ водахъ — хотя бы въ томъ же Іоническомъ морѣ, въ томъ же Коринескомъ заливѣ, съ которыми мы только. что разстались. Оть этихь — будто эмальированныхь — волнь того и ждешь, наобороть, что воть-воть он закипять, и красивыя пестрыя рыбы, и черные, мордастые дельфины высунуть надъ дымящеюся поверхностью свои горемычныя головы и замечутся въ тоск в, безсильно ловя ртами воздухь — этоть ужасный, удушливый воздухь, накаленный отв в сными лучами солнца до 40° Реомюра, отравленный противнымь запахомь глубоко прогр в известковыхь скаль и прянымъ ароматомъ какой-то кустистой желтоцв в травки, по нимъ ползущей.

Вагонъ, — мерзъйшій въ мірт вагонъ мерзъйшей въ мірт, лишь въ Греціи могущей быть терпимою, желт вной дороги, — стональ и кряхттль, точно и ему было мочи нт жарко, и онъ считаль долгомъ предупредить насъ: голубчики, сейчасъ растаю! Пассажиры внутри тоже стонали и кряхтти въ тактъ болт вненному реву его старыхъ, шаткихъ колесъ. А я, задыхаясь отъ зноя, наглотавшись пыли въ такомъ количествт, что начиналъ уже чувствовать себя чт то въ родт пирога съ известковымъ фаршемъ, припоминаль съ сравненіемъ далеко не въ пользу настоящаго — первое свое прибытіе въ Афины въ іюнт 1894 г.

О, то путешествіе было «совсѣмъ изъ другой оперы»! Изъ чудной, обаятельной, высоко-поэтической оперы... Я шелъ тогда моремъ, изъ Константинополя, черезъ Смирну, съ пароходомъ «Чихачовъ».

Мы плыли отъ Смирны въ серебряную ночь по серебряному морю. Нигдѣ, никогда, ни прежде, ни послѣ не случалось мнѣ видѣть болѣе мощнаго и болѣе красиваго теченія, какъ на Эгейскомъ морѣ въ это іюньское полнолуніе. Долго бродили мы съ молодымъ казанскимъ профессоромъ, археологомъ А—ловымъ, по палубѣ «Чихачова», перетряхивая смирнскія впечатлѣнія,—настоящее и старину, людей и искусство. На душѣ было хорошо — «тепло и свято»: доброе и возвышенное настроеніе, какое дается человѣку только созерцаніемъ великихъ красотъ природы,

только обаяніемъ могучихъ ласкъ южнаго моря и южнаго неба. Собесъдника моего, наконецъ, сморило сномъ, а я еще добрый часъ сновалъ по пароходу, слушалъ богатырское пыхтъніе машины и глядьть, какь жемчужная пъна, высоко поднятая нашимъ быстрымъ ходомъ, разбивается на волнахъ серебромъ и чернью; какъ все свътлое море сверкаетъ, зыблется и блещеть, — точно на днв, въ чертогахъ стараго Посейдона, идеть веселый пиръ, свадебная гульба глубокой, холодной Өетиды и пламеннаго Геліоса, ночного гостя морей. Качаются лампады, пылающія сверканіемь не жгучаго огня, машуть фосфорическими факелами пляшущія нереиды, и тысячами дрожащихъ отсвътовъ зажглись янтарь и хрусталь подводнаго дворца... Мелкіе острова съ именами и безъ именъ спали надъ моремъ, какъ неподвижные черные киты. Иногда мы шли такъ близко къ берегу, что ясно были слышны пъсни греческихъ рыбаковъ, самыхъ гнусавыхъ пѣвцовъ въ мірѣ. Вотъ ужъ гдѣ именно— «охота смертная, да участь горькая»! Пъть греческій народъ любить до страсти, но поеть—сплошь и заурядь замъчательно скверно: козлиные голоса, носовой тембръ и полное отсутствіе слуха. Ни одной мелодіи не передадуть точно, - все бродять гдв-то вокругь да около. Въ этомъ отношеніи — рекордъ фальши могуть перебить у нихъ развѣ англичане и англичанки, изучающіе пініе у миланскихъ maestri di canto. Тъмъ не менъе греки большіе любители хоровой гармоніи, и я часто замічаль: соберется компанія и пъсенъ пъть не поетъ, а раздълить по голосамъ какойнибудь аккордъ и гудить его безъ словъ, міняя напряженіе звука отъ forte къ piano, отъ piano къ forte. Точно шмели жужжать! Надобсть одна тональность, - модулирують въ другую, и опять жужжать. И опять-таки дватри шмеля и туть неизбъжно и безбожно фальшать и гудять въ сосъднихъ тонахъ съ упорствомъ, способнымъ довести до отчаянія самаго терпівливаго профессора solfeggi. Престранная вокальная забава, не практикуемая,

кажется, ни однимъ европейскимъ народомъ, кромѣ чуда-ковъ эллиновъ.

Но въ чудной, прозрачной синевъ теплой ночи, сквозь которую мы плыли, даже и греческая пъсня звучала поэтично, полная какой-то невысказанной тоски, какого - то затаеннаго призыва. Мнъ вспомнился изящный мотивъ «Греческой ночи» Щербины и прелестная мелодія, подобранная къ этому стихотворенію покойнымъ Г. О. Каргановымъ:

На раздольи небесь ярко свытить луна, И листы серебрятся оливь; Дикой воли полна, Заходила волна, Серебромъ убирая заливъ... Эта тихая ночь и тепла и свытла, И огонь разливаеть въ крови... Я мастику зажгла, Я цвытовъ нарвала, — Постышай на свиданье любви. Эта ночь пролетить, и затихнеть волна.. При сіяньи безстрастнаго дня Буду я холодна... Ты тогда не узнаешь меня!

Ръдко удается поэтамъ такъ типически-красиво и върно нарисовать нъсколькими стихами пейзажъ и выразить его настроеніе, какъ посчастливилось Щербинъ: сказались эллинское чутье, эллинская кровь, эллинская душа поэта. А, впрочемъ, Тургеневъ эллинство Щербины отрицалъ и въ весьма извъстной злой эпиграммъ язвительно утверждалъ, что Щербина былъ «грекъ нъжинскій, но не милетскій».

Мы вошли въ Пирей съ разсвътомъ, когда небо было бирюзовое съ зеленью, море цвъта gris perle, а темно-лиловый хребетъ Гимета чуть просвъчивалъ сквозъ туманъ, склоняясь надъ долиной, точно сонный щетинистый кабанъ надъ бахчей. Лодочники окружили пароходъ и полъзли на абордажъ. Причалить было трудно. Лодки швыряло моремъ, а съ парохода долго не опускали трапа. Наконецъ спустили. Греки, — было ихъ хоть и не десять ксенофонтовыхътысячъ, однако не меньше, чъмъ спартанцевъ при Өермопилахъ, — ринулись вверхъ по лъстницамъ. Проклятія и увъ

щанія нашего капитана не лізть безь толка и не ділать давки пропали даромъ. Изругавшись по-гречески, поитальянски, по-англійски, по-турецки, по-французски и по-русски, капитанъ впалъ въ недоумѣніе, какой еще языкъ остался ему, кромъ эсперанто и волапюка, обезсильнь, махнуль рукою и отошель оты сходней. Но тутьоткуда ни взялся находчивый матросикъ и мигомъ прекратиль суетню, употребивъ для этого средство простое, но выразительное. Онъ всталъ на трапъ и, когда какаянибудь греческая голова поднималась по лісенкі въ уровень съ его ногою, матросикъ молча и невозмутимо тыкалъ своимъ сапожищемъ прямо въ физіономію потомка оермопильскихъ героевъ. Послъ чего потомокъ, -- хотя и ругаясь, и крича, какъ варваръ въ полъ, стремительно отступаль и заставляль отступать напиравшихь снизу, заднихь. Они кубаремъ катились въ лодки, выли, грозились кулаками, проклинали «Панагію» и дерзновеннаго матроса, и своихъ злополучныхъ сосъдей-гребцовъ.

- Посмотрите, указаль я на эту сцену одному изъ своихъ спутниковъ, казанскому профессору-канонисту Б., до чего можетъ выродиться народъ...
  - Изъ чего вы это заключаете?
- Да какъ же? Матросъ—ни за что, ни про что, за здорово живешь—тычетъ грека сапогомъ въ «хрюкало», и тотъ—ничего, принимаетъ тычки, какъ должное...
- Я понимаю, чѣмъ вы возмущаетесь, но не понимаю, почему вы думаете, будто греки выродились?
- Вотъ тебѣ разъ! А Мильтіадъ, Аристидъ, Периклъ и кто бишь тамъ еще?
  - Ръшительно ничего не доказываютъ...
- Однако ихъ сапогами въ физіономію не тыкали?
- A вы думаете—это потому, что они были очень щепетильны на этотъ счетъ?
  - Какъ же иначе?
  - А просто потому, что тогда не было ни этихъ безо-



Болгарскіе типы. Старый родонскій горецъ.

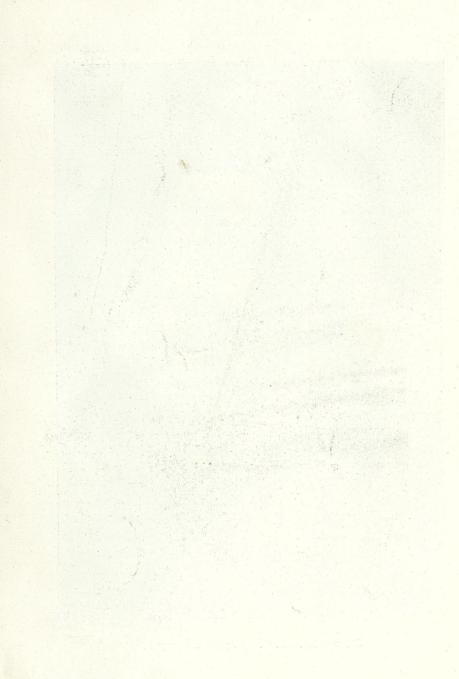

бразныхъ сапоговъ, ни безцеремонныхъ русскихъ матросовъ, охочихъ тыкать ими въ греческія физіономіи... Грекъ же, какъ исторически прослѣдить можно, никогда за тычкомъ не гнался и не находилъ для себя безчестія въ изувѣченіи своей физіономіи... Вспомните Өемистоклово: «Бей, но выслушай!» А Діогенъ, когда ему, съ позволенія сказать, набили морду, только вывѣсилъ у себя на груди дощечку съ именемъ автора своихъ синяковъ: такой-то ἐποίει. Позорно было, стало-быть, обижать, а не быть обиженнымъ. Это у Шопенгауэра вѣрно замѣчено: античный міръ признавалъ безчестіе активное, а не пассивное, какъ признается въ наши дни; честь человѣка опредѣлялась тѣмъ, что онъ самъ дѣлалъ, а не тѣмъ, что съ нимъ другіе дѣлали. Оттого у нихъ этой глупости нашей не было—дуэли.

- И скверных бользней, подхватиль кто-то. Шопенгауэръ въдь такъ и опредъляеть: міръ античный отличался отъ современнаго общества, главнымъ образомъ, тъмъ, что не дрался на дуэляхъ и не больлъ сифилисомъ...
- Ну,—скептически возразиль профессорь,—что касается послъдняго,—на этотъ счетъ бабушка еще надвое говорила! Антіохъ Епифанъ меня смущаетъ... И Сулла тоже... Скверно умеръ Епифанъ!

Перебрались на берегь. Таможня легкая,—только для формы. Изъ Пирея въ Аоины можно ѣхать по желѣзной дорогѣ, но я предпочель фаэтонъ, мечтая полюбоваться мѣстностью... Увы! любоваться рѣшительно нечѣмъ. Волшебная сказка морского пейзажа умерла, едва мы покинули пристань и набережную. Впереди клубилась бѣлою пылью известковая дорога, известковый налетъ лежалъ на тощихъ маслинахъ, гладь и плоскость сѣрѣли направо и налѣво—до самыхъ горъ, чернѣющихъ на горизонтѣ.

Я много видаль портовыхъ городковъ, но отвратительнъй Пирея, — по первому впечатлѣнію, — кажется, не видывалъ; только нѣкоторые кварталы Ливорно, да гнилыя, протухшія керосиномъ трущобы Спалато могутъ соперни-

чать съ этимъ городомъ-вертепомъ. Грязь, вонь, растрепанные страшные люди, съ пьяными лицами и наглыми глазами, кабакъ на каждомъ шагу, -- отъ улицъ пахнеть развратомъ и грубымъ пьянствомъ. Женщинъ не видать; но мой вожатый — итальянецъ клялся мнѣ, что двѣ трети домовъ, которые мы минуемъ, заняты явными и тайными проститутками, питающимися крохами отъ кутежа захожихъ моряковъ. Впрочемъ, быть-можеть, Пирей показался мнъ такимъ сквернымъ и по контрасту съ только что оставленною свѣжестью моря и щеголеватою опрятностью «Чихачова». Посътивъ его потомъ, семь лътъ спустя, уже съ суши, я нашелъ городъ гораздо опрятиве: хорошая набережная, много красивыхъ общественныхъ зданій, церквей, богатые магазины — многіе даже съ русскими вывъсками. Удивительно, для кого они существують. Моряковь, конечно, въ Пирев видимо-невидимо, но они на мъстъ совсвмъ не щедры и предпочитають растрясать свои денежки въ Аоинахъ.

- Пуговицу купить надо,—и то въ Аоины ѣдемъ! Все-таки,—предлогъ!
- Вы такъ любите Аеины?
- Э! что тамъ любить? Но—все же столица, жизнь есть хоть какая-нибудь, не то, что въ этой пирейской лужѣ. Ъдемъ больше часа.

Пейзажъ Аттики—самый жалкій изъ горныхъ пейзажей юга, вопреки своей всемірной славѣ, раздутой историческими иллюзіями и, еще болѣе, архитектурными впечатлѣніями, такъ какъ останки древняго зодчества—здѣсь вторая натура и много лучшая первой. Человѣкъ въ Аттикѣ работалъ для красоты ея усерднѣе и искуснѣе, чѣмъ природа. Безъ Пареенона, Эрехтейона, Тезеума, колоннъ Зевсова храма, сѣрыя, обожженныя солнцемъ груды аттическихъ скалъ были бы безобразны и безсмысленны,—такъ же безсмысленны, какъ безсмысленъ сейчасъ, напримѣръ, холмъ Ареонага. Торчитъ онъ, рядомъ съ красавцемъ

Акрополемъ, какъ гигантская шишковатая лысина, и священною высотою, гдф Орестъ защищалъ свои права противъ мстительныхъ Эринній, гдѣ апостолъ Павелъ проповъдывалъ мужамъ аоинянамъ «Бога невъдомаго», современные греки кощунственно дополняють недостатокъ въгородъ lieux d'aisance. Гнуснъе и смраднъе скатовъ Ареопага ничего нельзя себѣ представить. А Пниксъ? Смотрѣлъ я на него, и никакъ не могъ настроить свое воображение, чтобы видъть его полнымъ народа, вотирующимъ изгнаніе Аристида, внимающимъ Демосоену или Эсхину. Я только думаль: стоило ради такой пустыни запоминать, что Πνόξ, склоняется неправильно и въ родительномъ имъетъ Походо, за незнаніе чего покойный «грекъ» мой, Киндлеръ, поставиль мить однажды предлинную единицу. И-глядя на современный Пниксь—ужъ такъ было мнѣ досадно на эту старую единицу и жаль старыхъ волненій, изъ-за нея когда-то пережитыхъ.

Солнце жжеть невыносимо. Дѣлаемъ стоянку у какойто жалкой таверны.

— Дайте вина! — принцина и и маке даномы ....

Попробоваль, — и плюнуль. Богь знаеть что: не то скипидаръ, не то керосинъ, съ примѣсью толченаго сургуча.

— Я вина просилъ, а не сусла! Этимъ не людей поить, а сороконожекъ морить.

Проводникъ-итальянецъ ухмыляется.

- Это вино! подоба в да / проток при видения достоко
- Вино? Что же въ такомъ случав называется у васъ столярнымъ лакомъ?
- Это-рицинать. Чтобы вино не портилось, здёсь кладуть въ него особенную смолу... ну, оно и не портится, но принимаеть вкусь и запахъ этой смолы... Всѣ иностранцы плюются, когда попробують его въ первый разъ. Но потомъ иные такъ привыкають, что имъ начинаеть казаться уже страннымъ и невкуснымъ чистое вино, не рицинированное. Положи вениющие на грами выполнований в

Притерпъться, конечно, ко всему можно. Одинъ семинаристь, экзаменуемый митрополитомъ Филаретомъ, утверждаль, будто человъкъ въ состоянии привыкнуть даже падать внизъ головою съ колокольни Ивана Великаго. Однако-надо полагать-я пробыль въ Греціи слишкомъ мало времени, чтобы привыкнуть къ рициновой отравъ, ибо и сейчасъ еще склоненъ думать, что, какъ ни эксцентрична и ни опасна привычка сваливаться съ колокольни, но всетаки она, должно быть, дается легче и даже, пожалуй, по результатамъ пріятнъе. Кажется, въ настоящее время, этотъ способъ порчи вина, подъ предлогомъ его сбереженія, начинаеть уже, слава Богу, вымирать и выходить изъ употребленія. По крайней м'єр'є, во второе мое путешествіе по Греціи, я уже не встрѣчалъ рицинированнаго вина ни въ одномъ, сколько-нибудь пристойномъ отелъ или ресторанъ. А въ первое рицинаты подавались всюду, гдъ я ни объдалъ. Миръ праху рицинатовъ! Не будемъ поминать покойниковъ лихомъ, но добромъ-правду говоряне за что.

Вообще, какъ мнъ говорили, да и по опыту столовыхъ винъ можно было зам'тить, винод'вліе въ Греціи, особенно въ Пелопонесъ, быстро развивается, переходя отъ первобытныхъ, чуть не Ноевыхъ жомовъ къ болье усовершенствованнымъ, французскимъ способамъ и хозяйства, и производства. Только бы филоксера не разбойничала а то греки своими винами еще поторгують и покормятся. Къ сожальнію, большинство хорошихъ виноградниковъ или скуплено, или заарендовано иностранцами — нъмцами изъ Австрін по преимуществу. Такъ, напримъръ, патрасское винодѣліе—всецѣло въ рукахъ двухъ австрійскихъ фирмъ— Гамбургера и Фельса. Въ Анинахъ сборное мъсто европейцевъ-винопійцъ — тоже нѣмецкая Weinstube, приличный, скромный и дешевый уголокъ въ улицѣ Побѣды (Nike). Льтомъ 1894 года тамъ каждый вечеръ часамъ къ десяти собиралась почти вся мужская половина русской колоніи

въ Авинахъ, уничтожая, за мирной бесъдой, не опьяняющее бълое вино, похожее на рейнвейнъ вкусомъ и на квасъ кръпостью... Не удивляйтесь, что я такъ долго и внимательно останавливаюсь въ своемь очеркѣ на, такъ сказать, «винномъ вопросѣ»: это—не по пристрастію къ «пьяному дѣлу», а потому, что найти порядочное вино для туриста въ Авинахъ и, особенно, лѣтомъ—дѣйствительно, задача неизбъжная и первой важности. Съ питьемъ здъсь бъда. Диву даешься, какъ въ іюньскіе жары авиняне не спиваются съ круга. Вода въ греческой столицѣ очень недурная, даже и въ водопроводъ общественномъ, не говоря уже о той хрустальной влагь, что каждое утро развозять по Авинамъ, въ глиняныхъ амфорахъ, мужики изъ горныхъ деревень, ютящихся на Гиметь. Горы Аттики богаты источниками великольтной питьевой воды. Пресловутая «неро Кэсаріанисъ», столь популярная между туристами, благодаря рекомендаціямъ Бедекера, ничуть не лучше другихъ, и, кто ожидаеть отъ нея какого-либо особеннаго вкуса, чудесъ свъжести и прозрачности, при пробъ бываетъ горько разочарованъ. Вода какъ вода. Много лучше, конечно, чьмъ изъ невскаго фильтра, но, напримъръ, до неаполитанской Aqua Serina—ей далеко. Но, какъ вода ни будь хороша, она не утоляеть жажды надолго, развѣ что пить ее походя бочками, покуда самого тебя не раздуеть въ бочку и не потребуется набить обручи на бока, дабы чрево не лопнуло. Извѣстно, что нѣчто въ этомъ родѣ и приключилось съ героемъ Марка Твэна, имъвшимъ неосторожность стать членомъ общества трезвости. Лимонады, gelati и granite пагота, по-здёшнему, —вскор прівдаются до отвращенія, потому что греческія кафе грязны, небрежны и не ум'ьють превращать ледъ и снъгъ въ тъ вкусные шедевры, которыми такъ справедливо гордятся Неаполь и Мадридъ. Отравлять себя солями разныхъ Гисгюблеровъ, Аполлинарисовъ и прочихъ привозныхъ минералокъ и не полезно, и безумно дорого. Да и что за охота превращать себя ихъ газами въ

воздушный шаръ, готовый взлетъть при первомъ дуновеніи здъшняго несноснаго и неугомоннаго вътра? Пиво — на югъ вездъ мерзость, а въ Аоинахъ — нарочитая. И не по климату оно, — тяжело, дуръешь отъ него какъ-то. И, надо полагать, кукельвану въ него пивовары не жалъють: съ одной-двухъ кружекъ — головная боль на цълый день. Остается, значитъ, и рекомендуется мъстными жителями одно: выбрать себъ по вкусу и пить quantum satis кислое бълое вино со льдомъ — мъстное, дешевенькое пойло, благодаря испаринъ, исчезающее изъ организма такъ быстро, что не успъваешь хмълъть. Сосешь эту влагу, буквально, «бутылками и пребольшими... нътъ, бочками сороковыми!» — и ничего.

## beauty and return to the state of the state

Первое впечатлѣніе Авины, откуда въ нихъ ни въѣзжать, производять очень хорошее. Сразу, отовсюду, попадаешь въ центръ столицы. Городъ малъ, но въ показной своей части изященъ, какъ бонбоньерка. Его можно пройти изъ конца въ конецъ въ какіе-нибудь полчаса, но зато въ эти полчаса вы почти не видите некрасивыхъ зданій. Греки умьють цынить свою древнюю архитектуру, и выянія красотъ ея замътны и въ современной. Мотивы Пареенона и Эрехтейона гораздо чаще отражаются на улицахъ Авинъ, чъмъ, напримъръ, мотивы Помпей на улицахъ Неаполя, не говоря уже о Римѣ, на архитектуру котораго его древніе памятники не имъютъ ръшительно никакого вліянія. Зданія современныхъ Авинъ свътлы, легки, воздушны, они стремятся летъть вслъдъ прозрачнымъ формамъ античныхъ руинъ на Акрополъ, Тезеева храма, Адріанова портика и т. д. Поэтому, когда не душно, когда пыльные вихри не терзають вамъ лицо и не слѣпятъ глаза, прогулка черезъ Авины увлекательна. Національный или, какъ его здісь называють. Центральный музей, политехническая школа,

рядъ частныхъ, похожихъ на виллы, домовъ улицы Патиссіа, площадь Согласія, съ ея скверомъ, обставленнымъ эффектными общественными сооруженіями, банками и присутственными мъстами, длинная улица Стадіона, университеть, академія, зданіе народнаго собранія, площадь Конституціи съ королевскимъ дворцомъ, блестящіе магазины улицы Гермеса, великольный каоедральный соборь — всь эти прелести новыхъ Авинъ лежатъ на одной непрерывной линіи, слагаясь въ эффектную декорацію весьма благоустроеннаго города. Но за декораціями скрываются, какъ обыкновенно, весьма несуразныя, изношенныя подпорки, и, въ дъйствительности, Анины совствит не благоустроенный городъ. Вонючіе дворы, кривые закоулки, тупики, загрязненныя площадки зам'вщають собою пространства между широкими и красивыми улицами. Стоить свернуть съ торговыхъ улицъ Гермеса, Минервы, Эола въ переулокъ, чтобы очутиться чуть не въ эпохѣ Перикла, нри чемъ переулки засорены, какъ будто по нимъ сейчасъ только прошель со всею своей пьяной компаніей безпутный Алкивіадъ и перебилъ, переломаль, перешвыряль всѣ, попавшіеся подъ руку, гермы. Базары грязны. Вонь, —мочи нътъ! Акрополь и его развалины содержатся въ порядкъ; но нельзя сказать того же про другія руины, наприм'єръ, про башню Вътровъ и римскій рынокъ при ней. Это мъсто глубоко погрязло въ мерзости запустънія: валяются какія-то трянки, бабы башмаки, сложена солома, осель насется... Пришелъ я сюда какъ-то разъ послѣ грозы: болото болотомъ! Урочище это лежитъ какъ разъ у подошвы Акрополя, подъ крутымъ обрывомъ, -и чего, чего только не нанесло съ высоты въ эти портики, внезапно обращенные въ цистерны. Тропинка отъ башни Вѣтровъ къ сѣверной части Акрополя заставляеть сомнъваться, существуеть ли въ Авинахъ ассенизаціонное общество. Впрочемъ, съ этой стороны къ Акрополю поднимаются только ужъ черезчуръ самостоятельные въ своемъ любопытствъ путешественники,

не признающіе Кука, привычные обходиться безъ гидовъ. Есть дорога показная, огибающая почти весь холмъ, прекрасно шоссированная; по ней можно добхать въ парномъ фаэтонѣ до самыхъ вороть крѣпости. Словомъ, какъ все въ Абинахъ: съ лица красиво, изящно, по-европейски; а съ изнанки несносная грязь, грязъ средневѣковая... нѣтъ, даже хуже: византійская. То есть—самая грязная изъ всѣхъ грязей, какъ историческихъ, такъ, вѣроятно, и до историческихъ.

Дважды погостивь въ Авинахъ, я дважды увезъ изъ нихъ впечатльнія большой «мизеріи». Мыщанскій городишко, построенный на кладбищѣ великихъ людей, при чемъ плиты съ гробницъ безъ церемоніи были обращены въ фундаменты и стъны коровниковъ, лабазовъ и кладовыхъ. Казалось бы, трудно вообразить расу, болье нельную и выродившуюся, чёмъ нищее и безпутное население Неаполя, но — сравнительно съ авинянами — это прелестнъйшіе люди. Неаполитанцы мило-плутоваты, веселы, музыкальны, они знають наизусть каждый уголокь своего края, для нихьне мертвые звуки имена великихъ людей, его прославившихъ, изъ ихъ среды до сихъ поръ выходять талантлив в йшіе артисты, художники, писатели, ораторы Италіи. Анинянинъ — какой-то захудалый приказчикъ, — притомъ придавленный отсутствіемъ денегь, только о деньгахъ думающій, только деньги считающій. Пойдите на главныя улицы Авинъ — Гермесову, Эолову, Стадіона — въ кафе, на гулянья, въ театры: вы не слышите разговоровъ ни объ искусствъ, ни о литературъ, ни даже о политикъ, --- вокругъ васъ все считаеть деньги, деньги и деньги. Считаеть въ своемъ карманъ, считаетъ въ карманъ сосъда. «Хримата», эти жалкія тряпки-драхмы, которыхъ дають вамъ по двѣ за европейскій франкъ, которыя рвуть пополамъ, чтобы превратить десятидрахмовый билеть въ пятидрахмовый, единственный богь, царящій ныні въ древних владініяхъ Авины-Паллады. Ужъ и божокъ! Пошелъ я въ аптеку, —

расплачиваюсь, — проклятыя, вонючія, грязныя драхмы слиплись, не разлѣпишь. Хочу ихъ, какъ водится по россійскому обычаю и какъ Алексѣй Толстой или Владиміръ Соловьевъ, подъ псевдонимомъ Алексѣя Толстого, выразился, «отслюнить», — аптекарь даже руками на меня замахаль:

— Что вы дѣлаете? Хотите заразиться какою-нибудь болѣзнью? Вѣдь наши мерзѣйшія деньги — это злѣйшій ядь, пастбище всевозможныхъ микробовъ. Ну, видано ли въ какой-либо другой странѣ безобразіе, подобное этимъ отвратительнымъ тряпкамъ? Италія пробовала догнать насъ, выпустивъ свои бумажки по лирѣ, по двѣ — сущія почтовыя марки — и все-таки не могла перещеголять: дала слишкомъ хорошую, плотную бумагу, которая не позволяетъ деньгамъ превращаться въ навозъ черезъ мѣсяцъ обращенія.

Аптекарь оказался веселымъ малымъ, бывшимъ депутатомъ, знающимъ политиканомъ, но совсѣмъ не шовинистомъ, скорѣе отрицателемъ

Удивительная наша страна! — иронизироваль онъ. — Мегаломанія — наша общая бользнь. Вмьсто денегь у насъ – гнилыя бумажонки и никкель. Этотъ превосходный, симптоматическій никкель... Гдв забыльль никкель, дыло плохо, тамъ пахнетъ крахомъ либо цѣлыхъ сословій, либо всего государства. А у насъ нътъ ничего кромъ никкеля. Никкелевая валюта. Ха-ха-ха! У васъ золотая, а у насъ никкелевая. И вотъ еще эти тряпки, въ которыхъ мало пользы, но много микробовъ. Но при этомъ мы всѣ—мегаломаны. Неисправимые! И — стоитъ хорошо уродиться нашей коринкъ, стоить нашему курсу, благодаря урожаю, подняться настолько, что за одинь наполеонь мы имбемь храбрость предлагать не 33 драхмы, а только 32 съ половиною, - какъ у насъ уже начинаетъ кружиться голова отъ несбыточныхъ историческихъ мечтаній. Мы уже беремъ Константинополь, возстановляемъ византійскую монархію, грозимъ цѣлому міру... Величія—хоть отбавляй! И все

это, конечно, до... неурожая коринки или паденія цѣнъ на нее и пониженія курса на два, на три десятка лепть.

- А тогда?
- Тогда мы вѣшаемъ носы на квинту и начинаемъ проклинать Россію.
  - За что же?
- За все. За то, что она—главный нашъ кориночный рынокъ; за то, что она не беретъ Константинополя и не даритъ его намъ; за то, что она *предала* насъ въ послѣднюю нашу войну съ турками.
- Какъ предала? Развѣ васъ обнадеживали помощью? Развѣ вамъ была обѣщана какая-нибудь поддержка?

Собесвдникъ мой засмвялся.

— Ръшительно никакой. Напротивъ, усиленно совътовали намъ: не суйтесь. Но это-то мы и называемъ «предала». Для кого же секреть, что нашь расчеть быль: мы начнемъ, а – когда удивимъ весь міръ своимъ геройствомъ, но турки стануть насъ одолъвать русскіе и французы придуть и докончать кампанію. Все это, конечно, мы ръшили сами, безъ спроса ихъ, будущихъ-то завершителей войны. Что же спрашивать? Помилуйте! Они должны поступать такъ, какъ мы хотимъ. Это — ихъ историческая обязанность, это - воскресеніе двадцатыхъ годовъ! Давайте намъ новый Наваринъ, пошлите къ намъ умирать за насъ новаго Байрона! Ну... никакой Байронъ къ намъ, конечно, не повхаль, а прівхаль-было русскій корреспонденть г. П., да и тотъ поспъшиль увхать: очень ужъ звърскими глазами смотръли тогда на каждаго русскаго наши шовинисты, злились, что Наварина намъ не дарять, и въ злости готовы были сами раздёлать подъ Наваринъ любого русскаго подданнаго. Расколотили насъ турки въ лучшемъ видъ, и-если бы только расколотили! Если бы война эта не имѣла другихъ послѣдствій, кром'є траура по героямъ и матеріальныхъ жертвъ... Посл'є дней печали наступають дни радости, разоренные люди, перетериввъ бъду, часто дълаются милліонерами. Но эта

роковая война имъла еще тоть ужасный для насъ результать, что мы въ неудачахъ ея потеряли духъ народный, живившій насъ въ теченіе ста лѣть, а турки, наобороть, его въ себѣ воскресили.

— Вы повторяете мысль, которую я неоднократно слышаль уже въ Македоніи.

Собесъдникъ мой прерваль меня съ комическимъ ужасомъ:

- Брр! Воть еще словцо, оть котораго въ Греціи каждаго благоразумнаго человѣка морозъ подираеть по кожѣ!.. Впрочемъ, благоразумныхъ людей у насъ—штукъ шесть на все государство. Такъ что, если они и померзнутъ, то не велика бѣда. Македонія! Вѣдь это для насъ—изъ магнитовъ магнитъ! Если она не будетъ наша, цѣликомъ и безраздѣльно наша, мы объявимъ узурпаціей всякій раздѣлъ ея, какой бы ни рѣшила Европа. По-вашему, гдѣ стоятъ Призренъ и Приштина?
  - Въ Старой Сербіи.
- А по-нашему,—въ Эпирѣ. И, если вы возьмете сегодняшній «Νεολόγος», гдѣ редакторъ излагаетъ свое interview съ вами, то, —быть можетъ. къ полному удивленію своему,—узнаете, что вы путешествовали по Эпиру. И вотъ эти-то Эпиры и Македоніи—для нашего брата, обывателя, не-шовиниста—истинно ужасны, какъ символъ будущей непремѣнной драки.

Въ оба раза, что я посѣтилъ Аеины, я ѣхалъ въ этотъ городъ не для трудовъ, а по трудахъ—затѣмъ, чтобы на свободѣ отъ разговоровъ газетныхъ и политическихъ, которыми бывали переполнены предварительныя поѣздки мои въ Турцію и славянскія земли, никого не видѣть и разобраться въ пестромъ хаосѣ накопленныхъ впечатлѣній. Не тутъ-то было. Аеинскіе журналисты—бойкій народъ, и ужъ Богъ ихъ знаетъ, какимъ способомъ, но они ухитряются раскрывать всякое «инкогнито проклятое». Въ 1894 году—едва пріѣхалъ я, на другой же день получилъ

визить оть капитана Г., который заявиль мнв, что тогдашній министръ-президенть, нын'в уже покойный, Трикуписъ, узнавъ изъ газеть о моемъ прівздв, поручиль ему, какъ человъку, говорящему по-русски, взять мое пребывание въ Авинахъ подъ свою любезную опеку, показать достопримъчательности, дать всё нужныя объясненія и т. д. Это было очень любезно, хотя и совершенно напрасно и неожиданно. А затъмъ начались интервью - тъмъ болъе для меня плачевныя, что интервьюеры не знали никакого европейскаго языка, кром' новогреческого, и приходилось говорить черезъ переводчика-капитана; а онъ, хоть былъ гораздъ и на своемъ языкъ, и по-русски, но не далъ ему Богъ таланта къ толмачеству, и, переводя, онъ то и дёло нестерпимо путалъ. Капитанъ — воспитанникъ пресловутаго пансіона южныхъ славянь въ Николаевъ, служиль нъкоторое время въ русской арміи, а въ греческую службу перешель-какъ любиль онъ выражаться и повторяль чуть не каждыя три минуты — «движимый чувствомъ патріотизма», послі русскотурецкой войны за освобождение славянь. Хотя уже давно изъ Россіи, капитанъ Г., дъйствительно, хорошо владъеть языкомъ и даже чуть ли не корреспондировалъ во время оно въ русскія газеты. Онъ-природный македонець и, въ этомъ качествъ, ненавидитъ болгаръ до ярости: черта, сколько я могь замётить, общая всему греческому воинству, но у грековъ изъ Македоніи выступающая съ особенною рѣзкостью. Кром'в в'вковой племенной распри, туть играеть не малую роль и современная политическая боязнь. Что рано или поздно грекамъ придется столкнуться съ болгарами изъ-за Македоніи, въ этомъ не сомнѣваются ни въ Авинахъ, ни въ Софіи. Въ какомъ отдаленномъ будущемъ это случится — другой вопросъ; но когда-нибудь случится. Предчувствуя столкновенія, греки, при всемъ своемъ шовинизм в и хвастливости, втайн в не могуть не опасаться за его исходъ. Какъ ни огромна бываетъ энергія шовинистическаго ослѣпленія, въ душѣ у самаго яраго шовиниста

все же теплится искра здраваго смысла, подсказывающая ему необходимость націи въ состояніи упадка отступить въ тѣнь предъ прогрессомъ націи молодой, сильной, бодрой растущей. За болгарами—будущее, у грековъ—хорошо только прошедшее.

— Вы, русскіе, выростили змѣю,—вырвалось въ разговорѣ со мною у весьма высокопоставленнаго эллина,—и змѣя эта перекусаетъ всѣхъ насъ, чтобы потомъ обратить жало на васъ.

Старый русскій морякъ средиземной эскадры говорилъ мнѣ:

— Богъ ихъ знаетъ, этихъ грековъ. Въ отдѣльности— молодцы, воины хоть куда. Въ той же самой турецкой войнѣ, которую они проиграли, можно найти эпизоды, когда офицеры и небольшія части войскъ совершали подвиги, достойные старинныхъ Леонидовъ и Эпаминондовъ. Но масса бѣжала предъ турками, какъ стадо барановъ. Оть нихъ, что называется, только пухъ летѣлъ.

Болгарскій военный характерь — совсьмь обратнаго свойства. Индивидуальное личное молодечество — ръдкость у болгарина. Одинокій болгаринь легко теряется предь опасностью и пассивно ей подчиняется. Лучшее свидьтельство тому — хотя бы убійство Стамбулова, который позволиль изрубить себя безь сопротивленія, хотя быль отлично вооружень, да и у спутниковь его были револьверы \*) Но соединенные въ массу болгары — львы. У нихъ та же способность «навалиться кучею», что и въ нашей арміи, которой традиціями они воспитаны и живуть.

— Глуп'ве войны, ч'вмъ между турками и греками, я и придумать не могу, — говорилъ мн'в тотъ же морякъ. — Ну, а братушки наши, хоть и малъ золотникъ, доставятъ когданибудь Стамбулу большія непріятности.

<sup>\*)</sup> В. Ө. Машковъ разсказывалъ мнѣ, какъ безоружный албанецъ выдернулъ у болгарина-каваса изъ- за пояса револьверъ и застрѣлилъ бѣднягу изъ его же собственнаго оружія (1903).

- Вы находите ихъ способными противостоять великолъпной турецкой арміи?
- Видите ли: вѣдь на турокъ—секреть надо знать. Они блистательные воины, изумительные солдаты. Никакою храбростью ихъ не удивишь, готовностью умирать въ бою не испугаешь. Но мужества пассивнаго, такъ-сказать, они не понимають. Имъ любы дикія атаки, имъ, пожалуй, свойственна стойкость предъ нападающимъ врагомъ, но какъ, напримъръ, можетъ армія, окруженная непріятелемъ, безд'ятельно стоять въ сн'ёгахъ, голодная, холодная, босая, безъ крова, вымерзая цёлыми ротами, но не сдаваясь - это свыше ихъ разума, не по терптнію ихъ, это имъ кажется почти сверхъестественнымъ, это ихъ пугаетъ. Никто не билъ турокъ больше, чъмъ русские. И били мы ихъ не столько страшными атаками съ потрясающими криками «ура», сколько этою роковою привычкою безтренетно встръчать смерть, въ какомъ бы тяжкомъ видъ ни пришла она къ солдату. Умереть въ эффектной позъ, героемъ на полѣ битвы -- солдату не штука, это не только обязанность его, это-его награда. А воть ты, страдая дизентеріей, въ траншев полежи, да, въ госпиталь не попросясь, такъ подъ ружьемъ и умри, когда тебя совсемъ уже скрючить,—на это немногія военныя силы способны. У насъ способность такой выносливости доходить почти до чудесныхъ размѣровъ. А—по сходству—думаю, что должна она быть и у болгаръ. Въдь это — лицо въ лицо наши батальоны, наша «михрютка», наша «святая съ́рая скотинка»... Нътъ, съ ними не шути! Они, можетъ-быть, тоже не одинъ разъ покажутъ туркамъ спины, но ихъ не раздавишь, какъ грековъ, однимъ натискомъ низама: съ ними придется повозиться и поплакать. Пассивное мужество всегда грубъе активнаго, а безстрашіе массы всегда сильнье самаго удалаго геройства и молодечества. Греки—очень часто великольпные храбрецы, паликары. У нихъ въдь тоже и Миссолунги были, и все такое. Но, какъ солдаты, какъ армія,

они никуда не годны. Они — герои по мелочамъ, въ рознипу, враздробь. Они хороши въ бандѣ, но не въ арміи. Это
— все равно, какъ взять ихъ на морѣ. Кто лучшіе лодочники? Греки. А флотъ ихъ — курамъ на смѣхъ, хотя и дорого стоитъ. Во время войны флоты греческій и турецкій
заботились объ одномъ — какъ бы имъ не встрѣтиться, что
имъ и удавалось блистательно: — море-то вѣдь широко!
Отъ турокъ удирали! А ужъ турки — знаете, небось — каковы моряки. Анекдотическіе. Фактъ, какъ они посылали
своего адмирала въ Мальту съ фрегатомъ, въ исторію вошель. Поплылъ адмиралъ въ Мальту, плавалъ-плавалъ,
плавалъ - плавалъ и... назадъ къ Константинополю приплылъ. — Что же вы?! откуда? зачѣмъ? какъ же Мальта то?..
А онъ отвѣчаетъ: — Я искалъ вашу Мальту двѣ недѣли и
не нашелъ. Очевидно, это ошибка на картѣ. Никакой Мальты въ природѣ не существуетъ. Йокъ Мальта!.. Скажитека попробуйте, турецкому моряку «йокъ Мальта», — онъ
вамъ глаза выцарапаетъ.

Сравнивая между собою воинственность и выправку балканскихъ армій, я, право, не знаю, какъ поставить въ относительной таблиць ихъ болгарскаго солдата—первымъ или вторымъ. Турецкіе аскеры, которыхъ я неоднократно видѣлъ въ полномъ блескѣ на церемоніи Селамлика въ Константинополь, оставляють чрезвычайно эффектное впечатльніе. Народъ рослый, красивый, здоровый, сытый, нарядный. Они отлично обучены. Ихъ движеніями можно залюбоваться. Въ турецкомъ солдатѣ вы сразу видите чле<mark>на</mark> стройной арміи, воинственнаго цёлаго, которое стоить государству огромныхъ, если не денегъ, то долговъ и неусыпныхъ заботъ. По внѣшней эффектности, военные Турціи — безспорно самые блестящіе въ ряду военныхъ балканскихъ государствъ. Но врядъ ли у турокъ ужъ не слишкомъ много показнаго блеска. Притомъ, командуютъ ими, если не иностранцы и ренегаты, то, зачастую, ужъ слишкомъ невѣжественные, первобытные начальники. Въ

началѣ царствованія Абдуль-Гамида волновались софты. Султань, въ одну трагическую ночь, велѣль перерѣзать ихъ сходку. Организаторомъ этой бойни быль унтеръ-офицеръ, простой, грубый, безграмотный солдать. Абдуль-Гамидь сдѣлаль его полковникомъ и провель по лѣстницѣ высшихъ чиновъ быстрѣе, чѣмъ проходилъ ее Фрицъ при дворѣ принцессы Герольштейнской,—совершенно дикій и глупый рѣзака управляль частями войскъ, генераль-губернаторствоваль въ лучшихъ вилайетахъ\*). Такія нелѣпыя, капризныя карьеры часты въ Стамбулѣ.

- Ими Богъ наказываеть турокъ и благословляеть насъ! смѣясь, говорилъ мнѣ молодой сербъ-дипломать.
  - Почему?
- А потому, что эти карьеры неучей-фаворитовъ, бездарныхъ, случайныхъ людей являются злѣйшею язвою для турецкой арміи, которая иначе была бы страшною силою. Турецкій солдатъ сокровище; у него немного соперниковъ въ Европѣ. Но солдатъ этотъ находится въ рукахъ офицерства невѣжественнаго, бездарнаго, устарѣлаго, отнимающаго у ввѣренныхъ ему частей половину вѣса и значенія, какъ боевой силы. Притомъ, офицерство страшно бѣдно. Жалованье ему государство платитъ дурно, трудно.
- До майора (бимбаши) служить еще куда ни шло, можно, —признаются сами военные, а затъмъ уже одинъ мундиръ разоритъ.

Большинство ведиколѣпныхъ, раззолоченныхъ воиновъ, мелькающихъ по Перѣ и Галатѣ, — живыя иллюстраціи къ ходячей русской поговоркѣ: «на брюхѣ шелкъ, а въ брюхѣ щелкъ!» Весь въ мишурѣ, а дома ѣстъ сухіе бобы, либо хлѣбъ съ краснымъ перцемъ. Въ провинціи жизнь военныхъ легче, но въ Константинополѣ она—тяжелая и унизительная голодовка.

<sup>\*)</sup> См. въ моей книгъ "Страна Раздора" статью "Повелитель Правовърныхъ".



Болгарскіе типы. Работница за "даракомъ" (станокъ для чесанія льна или шерсти).



Одинъ важный славянскій діятель получиль отъ султана ордень—Османіэ. Спрашиваеть другого, болье опытнаго: дадуть ли ему только берать на ордень, а самый ордень надо будеть купить, или же дадуть и самый знакъ?

- Конечно, знакъ, отвѣчаетъ спрошенный. И очень красивый знакъ. Султанъ на эти вещи очень щедръ. Вамъ вся эта исторія обойдется лишь въ двѣ-три лиры на чай офицеру, который привезетъ вамъ бератъ.
  - На чай... офицеру?!
  - Ну, да. Здёсь такъ водится.
  - А онъ мнъ... того... не швырнеть денегь въ лицо?
- Напротивъ! разсыплется въ благодарностяхъ. Вѣдь они же—несчастные, имъ жить нечѣмъ. Этакій внезапный бакшишъ—для военнаго горемыки—прямо кладъ, американское наслѣдство. Его, собственно говоря, затѣмъ и посылаютъ, чтобы бѣднягѣ перепала малая толика.

Во время греческой войны, турецкія войска безжалостно грабили Өессалію.

— Только грабить-то тамъ нечего было!—съ наивнооткровенною грустью говорять офицеры:—ничего не поправились: какими нищими пошли, такими и назадъ пришли. Проклятая служба! И воевать-то намъ судьба—только съ нищими.

Хорошо живется въ турецкихъ войскахъ лишь командирамъ частей да офицерамъ иностранцамъ. Зато и не любятъ же ихъ здѣсь! — развѣ лишь для нѣмцевъ дѣлается теперь маленькое исключеніе, да и то временное и скрѣпя сердце.

Въ болгарской арміи, наоборотъ, показнаго ничего нѣтъ; она бѣдна, сѣра; мундиришки стары и вытерты; нѣтъ и слѣда опереточной щеголеватости румынъ, грековъ и итальянцевъ. Зато въ ней проглядываетъ русское воспитаніе, и есть стремленіе крѣпко держаться за русскіе традиціи и образцы. Стремленіе—сознательное: вѣдь благодаря именно этимъ традиціямъ и образцамъ, болгарскіе мальчики-офи-

церы русской выучки, съ молодымъ, чуть не отъ сохи взятымъ войскомъ, побили при Сливницъ сербовъ. Сербы народъ-красавецъ, молодцы на подборъ одинъ къ одному, изъ каждаго серба выйдетъ полтора болгарина; но военнаго энтузіазма, надо полагать, маловато въ ихъ національномъ характеръ. Они здраво разсуждають, что освободились отъ турокъ они для того, чтобы мирно пасти овецъ и снимать съ земли урожаи, а не для того, чтобы ръзаться съ сосъдями. Поэтому изъ нихъ вышли неважные солдаты, при Сливницъ они бѣжали, какъ зайцы... Правда, что при Сливницѣ сербская армія, какъ говорять, дралась неохотно, черезъ силу побѣждая свое отвращеніе къ братоубійственной войнъ. Генералы боялись приказывать, не будучи увърены, послушаются ли ихъ солдаты, — король Миланъ не смъль воззвать къ народу, чувствуя, что народъ-за радикальную партію, которую онъ гналь.

— Если бы Миланъ имѣлъ умъ и мужество призвать насъ къ власти и опереться, чрезъ насъ, на силу народныхъ массъ, — развѣ Сербіи пришлось бы переживать позоръ Сливнины?

Эту фразу я не разъ слыхалъ отъ сербскихъ политикановъ-радикаловъ. Но политика—политикою, а дисциплина—дисциплиною. Можно не сочувствовать войнъ и противодъйствовать ей —до открытаго поля; но, разъ дъло дошло до битвъ и сраженій, тутъ уже не до политики, тутъ уже инстинктъ охраненія крови своей собственной и братьевъ своихъ долженъ разбудить въ хорошо организованной арміи всъ силы дисциплины, которую она успъла впитать. И этой-то спасительной дисциплины, какъ военной, такъ и политической — у бъдныхъ сербовъ въ роковую болгарскую войну совершенно не оказалось.

Внѣшній видъ греческихъ воякъ внушаеть весьма мало довѣрія къ ихъ доброкачественности на полѣ сраженія. Стрѣлки, какъ въ Италіи, лучшая часть арміи; несмотря на свои ю̀бки и красные колпаки, они не вызываютъ

улыбки; это солдаты, а не театральные ряженые. Зато представители другихъ видовъ оружія, и особенно офицерство, въ своихъ парусиновыхъ пиджакахъ съ форменнымъ погономъ, — совсѣмъ телеграфисты съ захолустныхъ станцій.

Греческій офицеръ полонъ самодовольства и важности необыкновенной. Если бы Липочка Большова попала въ Аоины, то-то была бы счастлива: нигдѣ въ мірѣ, кажется, нѣтъ офицеровъ, болѣе усердствующихъ «блеснуть поочаровательнѣй». Одною саблищею, отпущенною влачиться чуть не на аршинъ сзади своего обладателя, греческій офицеръ гремитъ «иду на вы» цѣлому кварталу...

А хвастовства-то! а донжуанскаго и бретерскаго лганьято! а забіячества-то съ мирными гражданами! Самое заурядное въ мъстныхъ газетахъ извъстіе, что недовольные чъмъ-либо греческіе офицеры разнесли вдребезги редакцію того или другого органа. Помню, въ 1894 году такой военный подвигь въ мирное время -- совершенно въ духф авинскаго рыцарства — уничтожилъ редакцію газеты «Акрополь». Это штурмованіе редакцій-спеціально греческое удальство. Турокъ не разнесъ бы, потому что газеть не читаетъ, а если и читаеть, то слишкомъ презираеть печатное слово, чтобы ради его обидъ выходить изъ кейфа и ломать стулья. Болгаринъ разнесеть—но лишь въ томъ случав, если военный министръ дасть на то прямое или косвенное разрѣшеніе. Иначе — струсить. Румынь будеть ругаться, но не разнесеть, ибо, въ своемъ недавнемъ просвъщени, онъ очень стыдится старинныхъ боярскихъ замашекъ къ физическому насилію и трепещеть, какъ бы европейцы не приняли его за варвара. А грекъ-этотъ разнесеть и еще совершенно серьезно приметь свой разносъ за героическій подвигъ! Старый французъ - инженеръ, съ которымъ я встрътился на пути изъ Аоинъ въ Патрасъ, человъкъ желчный, страшно истрепанный жизнью, язвительный и политически разочарованный, находиль большое сходство между

крикунами греческой арміи и эмигрантами-военными польскаго повстанья; онъ зналь, въ свое время, очень многихъ въ Парижѣ и въ Константинополѣ. Какъ-то недавно я упомянулъ объ этомъ сходствѣ въ разговорѣ съ извѣстнымъ боевымъ генераломъ. Генералъ согласился только наполовину.

- Вѣрно-съ! Вѣрно! Вашъ французъ правильно подмѣтилъ... Но только вотъ какая разница: у поляковъ мало способности къ общей военной организаціи, у нихъ все вмѣстѣ не клеилось и не ладилось, но храбрости и талантливости отдѣльныхъ лицъ нельзя отрицать... Поляки—рыцари. Греки же и въ семъ отношеніи пока не проявили себя ничѣмъ блистательнымъ. А репутація у нихъ— не похвалишь.
- A паликары? A возрожденіе Эллады, Байронъ и клефтическія пъсни?
- Позвольте-съ: клефтъ сейчасъ въ Грсціи самое ругательное слово; клефтъ значитъ воръ— не благородный, романтическій бандитъ, въ родѣ какого-нибудь Фра-Діавола: это у нихъ называется «листисъ»,\*)—а просто жуликъ. Ежели семидесяти лѣтъ было достаточно, чтобы обратить благороднѣйшее слово языка въ позорнѣйшее, то, стало быть, и понятіе, которое имъ выражались, уничтожилось и испошлѣло; стало быть, клефтовъ-паликаровъ нѣтъ въ народѣ, а клефты-жулики развелись въ количествѣ, не дѣлающемъ чести націи. Да, наконецъ, всѣ эти паликары, гайдуки и т. п. ничуть не доказываютъ военныхъ способностей народа. Отъ сербскихъ богатырей-гайдуковъ насъ отдѣляетъ меньшій промежутокъ времени, чѣмъ отъ греческихъ паликаровъ. Однако изъ сербовъ вышли неважные солдаты. Также и съ греками. Пока они были разбойниками, они

<sup>\*) &</sup>quot;Листисъ"—званіе настолько почетное, что въ 1895 году одинъ изъ депутатовъ авинскаго народнаго собранія, обличенный въ сношеніяхъ сь атаманомъ горныхъ разбойниковъ, публично оправдывался, что пріятель его—не какой-нибудь мелкій проходимецъ но знаменитый λήστης (листисъ)...

были молодцы, но, перевернутые въ солдаты, они чрезвычайно плохи... И всегда такъ выходитъ, что хорошій разбойникъ—сквернѣйшій солдатъ. Ибо храбрость разбойника и храбрость солдата—двѣ разныя вещи и разныя отъ нихъ требованія. Это все равно—что наши кавказскіе джигиты. Ужъ удалѣе ихъ быть нельзя, звѣри въ полѣ... Переверните ихъ въ регулярное воинство, и половину ихъ достоинствъ надо сбросить со счетовъ. Лучшіе въ мірѣ солдаты тѣ-съ, которые, не щеголяя мужествомъ личнымъ, отдѣльнымъ, способны къ настойчивому и устойчивому мужеству массовому: французы, нѣмцы, турки, а въ особенности — русскіе. Если же судить солдать по индивидуальной храбрости, такъ, пожалуй, испанцы весь міръ бы уже побѣдили: неустрашимый народъ, а между тѣмъ, съ точки зрѣнія армейской—грошъ ему цѣна!

## THE PARTY AND THE WILLIAM TO THE PARTY OF TH

Такимъ образомъ современный эллинскій воинъ (въ Греціи слова «грекъ» не любять, — вѣроятно, потому, что въ парижскомъ жаргонѣ grecque стало синонимомъ проходимца, шулера, — и надо говорить «эллинъ») весьма далеко ушелъ отъ мощнаго и внушительнаго гоплита, о которомъ мы читали у Ксенофонта. Въ афинскомъ національномъ музев этотъ, знакомый каждому гимназисту, гоплить, какъ живой, смотритъ со стѣны, — въ похоронной стелѣ Аристіона. Наслѣдники Аристіона имѣли благоразуміе заказать художнику Аристоклесу его рельефный портретъ, въ полномъ доспѣхѣ тяжеловооруженнаго воина, и этотъ портретъ Аристіона обезсмертилъ. Вѣка пройдутъ, а онъ все будетъ показывать художникамъ и ученымъ археологамъ, — какого фасона были настоящіе кнэмиды (наколѣнники) афинской гвардіи VI вѣка до Р. Х., — тѣ самые кнэмиды, за ошибки въ склоненіи которыхъ получали мы въ

годы школьнаго детства нашего нещадныя единицы и двойки. Въ длинной солидной фигуръ Аристіона много «англійской складки»; въ наше время такіе сухощавые, но здоровенные люди встрѣчаются едва ли не исключительно между британскими джентльменами, воспитанными на гимнастикъ, гребномъ спортъ и игръвъ мячъ. Продолговатые мускулы рукъ и ногъ Аристіона привели бы въ завистливый восторгь членовъ любого атлетикъ-клуба. Увы! современнымъ атлетамъ пивной соблазнъ и женолюбіе никогда не дозволять дойти до идеально безжирныхъ мышцъ греческаго гоплита. Это не мускулы на показъ- безобразныя, толстыя шишки твердаго мяса, какими щеголяють Фоссы, Сандорфы и иные, имена же ихъ ты, Господи, въси. Въ Аристіон' поражаеть строгое распреділеніе силы по всему тълу; въ этомъ человъкъ не было ни одного слабаго мъста. Онъ весь-готовая напречься мышца. Глядишь на Аристіона и начинаешь понимать, почему Киръ младшій находилъ выгоднымъ платить греческимъ наемникамъ дарейки чуть не гарнцами и четвериками: масса, сплоченная изъ такихъ людей, должна быть почти неодолима. Леонидъ и его триста воиновъ при Өермопилахъ не удивляютъ меня болъе. Не удивляють и баснословные переходы, прославленные Анабазисомъ: Аристіонъ тренированъ на страшную выносливость и энергію въ движеніи-въ бою ли, въ ходьбѣ ли. Онъ-долгоногій, какъ англичане-альпинисты, которые, ни спѣшно, ни медленно, уходять своимъ ровнымъ шагомъ по шести съ половиною версть въ часъ и пятидесятиверстный дневной переходъ считають самымъ обычнымъ дъломъ, совершая его безъ малъйшей усталости. На мой взглядь, въ Аристіонь и съ лица много англійскаго: такой холодный, сосредоточенный, порядочный челов вкъ; надо полагать, онъ быль очень въжливъ, очень молчаливъ и очень внимателенъ къ разговорамъ другихъ; участвуя въ излюбленныхъ авинянами спорахъ, онъ говорилъ мало; за то, когда онъ начиналъ говорить, всѣ смолкали, чтобы при-

слушаться къ его въскому и солидному мнънію. Слову Аристіона в рили больше, чтить самому в трному векселю, самой кръпкой присягь; онъ быль великій охотникъ держать пари и, проигравъ, платилъ добытые потомъ и кровью дарейки, не поморщившись. Барельефъ удивительно хорошо сохранился, какъ впрочемъ и большинство скульптуръ центральнаго музея; директоръ и описатель его, г. Кавадіась — великій мастеръ по возстановленію древностей. Это совсѣмъ гномъ какой-то. За семь лѣтъ, что мы не видались, онъ даже не постарълъ: вылился разъ навсегда въ форму, предопредъленную ему судьбою, да такъ и засохъ въ ней, не мъняясь. И, попрежнему, онъ диюеть и ночуеть въ кладовыхъ музея, заваленныхъ обломками, мраморнымъ мусоромъ, мучительно разглядывая: отъ какого именно лицаотбиты воть этоть нось, вонь то ухо? придется или нъть мраморный мизинецъ къ найденной неподалеку отъ него ступнь? а ступня—въ свою очередь—кому принадлежить? Какъ обозначить ее въ каталогъ? Судя по ременному перенлету—нога Гермеса, но, съ другой стороны, въдь и Аполлонъ не всегда ходилъ босикомъ? Вотъ и разбирайся! Нелегка жизнь археологическая.

И даже воть какъ не легка.

Въ другомъ асинскомъ музев древностей, Акропольскомъ, имвется обломокъ конной группы: могучая лошадиная шея, переднія ноги и полморды. На конв сидвлъ нвкто, отъ кого остались двв прекрасныя ноги въ башмакахъ и начало спины, прикрытое пестрой рубахой. Статуя была раскрашена. Гиды выдають эту группу за «раненую амазонку»; такъ рекомендуетъ ее и офиціальный каталогъ. Но, когда я выразиль свое восхищеніе этими ногами нашимъ русскимъ археологамъ, съвхавшимся со мною въ Асинахъ, они заявили мнв, что ноги, конечно, очень красивы, но—почему онв ноги амазонки — это загадка составителей каталога.

<sup>- —</sup> Кто же это, если не амазонка?

- Это—жандармъ. Какъ жандармъ?
- Ну, да, конный полицейскій какъ у насъ жандармы. Вы зам'втили, какъ раскрашена рубаха на статув? Это персидскій узоръ. А изв'єстно, что конные городовые въ Авинахъ носили униформу персидскаго образца... И потомъ, на ней штиблеты по щиколку, --мужскіе, полицейскіе.

Не во гнъвъ нашимъ молодымъ ученымъ, — я все-таки примыкаю къ г. Кавадіасу и стою за амазонку противъ коннаго городового. Пестрая рубашка и штиблеты, конечно, аргументы сильные; однако, пеструю рубашку могла надъть и амазонка. Но съ какой стати будуть у жандарма такія красиво-энергичныя ноги, полныя упругой силы, напоминающей гибкую несокрушимость толедскаго клинка, —ноги закаленной на пуантахъ танцовщицы или цирковой вольтижерки? Такъ вотъ и судите по этому примъру, какъ широко качается маятникъ археологическихъ гипотезъ: отъ Пентезилен—къ вахмистру, отъ фантастическихъ дъвъ-воительниць, служительниць цёломудренной Діаны, къ самому. прозаическому «осади назадъ!»

Не совсѣмъ рѣшено, что именно представляютъ собою въ томъ же акропольскомъ музев каменныя женщины восьмиугольной залы, которую гиды называють «павильономъ Авины». Предполагалось, будто заключенныя здёсь изображенія, хотя разнолицыя, но схожія между собою по типу, - кумиры Авины, сдѣланные, хотя приблизительно и въ одно время, но разными художниками. Субъективизмъ послъднихъ внесъ-де легкія измъненія въ общеизвъстный ликъ богини, отовсюду глядящій на васъ въ умершей столицѣ Аттики, и, правду сказать, въ концѣ-концовъ весьма надобдающій. Другое предположеніе, будто эти статуи портреты жрицъ акропольской богини, кажется мнв гораздо болъе въроятнымъ. Тогда объясняется и родовое сходство, и видовое несходство между собою этихъ красивыхъ, но нельзя сказать, чтобы очень осмысленныхъ лицъ. Что это не

кумиры, но портреты, доказываеть еще и отсутствіе въ нѣкоторыхъ лицахъ того цѣломудреннаго, строгаго и сильнаго, часто почти жестокаго выраженія, какимъ отличаются идеализированныя голова и фигура Паллады. Позволю себѣ напомнить здѣсь прекрасное объясненіе типа этой богини, сдѣланное покойнымъ Буслаевымъ:

«Въ типъ Паллады греческое ваяніе умъло стройно сочетать древнюю суровость съ идеальнымъ величіемъ по требованію позднайшаго, цватущаго періода искусства. Прекрасныя, но не роскошныя формы этой богини не только не оставляють ничего желать совершеннъйшаго, но даже передъ прочими богинями сообщають ей взамьнь роскоши необыкновенно ясное успокоеніе, давая чувствовать каждому, что хотя она и отказалась отъ нѣжныхъ удовольствій жизни, однако не нанесла тъмъ оскорбленія своей природъ, уже отъ самаго рожденія къ нимъ мало склонной. Формы тьла, въ которыхъ особенно раскрывается полнота и нъга женской природы, у Аеины значительно сокращены; руки же и ноги, а также и изгибъ спины можно бы назвать мужскимъ, если бы съ силою и легкостью не соединяли онь двичьей ньжности и граціи въ движеніяхъ. Чувствуешь, что сама Авина столько мужественна, что ей уже трудно, невозможно предаться мужчинь. Но не будь въ ней твердой ръшимости оставаться неприступною, несмотря на врожденную ея непреклонность, въ типъ ея не могло бы быть ни ясности духа, ни самоувъренности въ собственной силъ-качествъ, которыя человъкъ снискиваетъ для своего духовнаго величія свободнымъ избраніемъ и твердою волею. Добровольно отказывая себѣ въ радостяхъ жизни (а были онъ, по понятію грека, болье чувственныя), она становится строгою не только для другихъ, но и къ самой себъ. Если природное расположение ваятель обозначиль въ формахъ всего тіла, то разумную побіду души надъ увлеченіями могъ выразить только въ лицъ. Ясное и продолговатое чело ея легко спускается къ тонкому очертанію носа; строгое выраженіе усть и ланить (torva genis) довершается мало округленнымь подбородкомь. Нешироко раскрытыми и внизь опущенными глазами обозначались не застѣнчивость и стыдливость неопытной дѣвушки, а разумное сознаніе въ превосходствѣ дѣвственной чистоты и обращеніе глубокой и самодовольной натуры внутрь себя самой».

Воть этого-то, Буслаевымъ върно замъченнаго въ доисторической прародительницъ феминизма и нарочито подчеркнутаго, «цъломудрія для цъломудрія» — и не хватаеть женскимъ статуямъ восьмиугольной залы акропольскаго музея, несмотря на ихъ внѣшнее сходство съ богинею. Это не отвлеченныя понятія, воплощенныя въ мраморѣ, но женщины отъ міра сего, а нібкоторыя изъ нихъ даже чувственныя женщины. Это кокетливыя актрисы, наряженныя богинею, фигурантки изъ процессіи великихъ Панавиней — но ни въ какомъ случав не сама богиня. Съ нею сближають ихъ лишь торжественное одъяние да черты лица. Очень можеть быть, что жрицы Авины служили моделями для ея статуй, подвергаясь при этомъ тому же процессу типической идеализаціи и одухотворенія, какимъ впослъдствіи Рафаэль Санціо превра иль въ Мадонну, въ «чиствишей прелести чиствишій образець», свою сладострастную и сентиментальную Форнарину.

Несомивно, что отъ великольпныхъ, но все-таки грубоватыхъ мраморныхъ жрицъ акропольскаго музея до изящной пароенонской Аоины Фидія, о которой даютъ намъ понятіе драгоцвиныя статуэтки центральнаго музея, Паллада-Аоина прошла длинный путь последовательнаго художественнаго усовершенствованія. Статуи жрицъ относятся къ VI веку до Р. Х.; ихъ находили въ слое мраморнаго мусора, обязаннаго своимъ происхожденіемъ неистовствамъ персидскаго нашествія. Оне были раскрашены въ зеленый, красный и голубой цевта: зеленый лучше другихъ сохранился; края гиматіевъ и хитоновъ были обведены красною и зеленою каемкой, какъ бы тесьмой; по матеріямъ, выткан-

нымъ узорами, разбросаны украшенія: пальмочки, розочки, крестики. Нагія части тіла были сіраго цвіта, а волосы рыжіе. Глаза тоже были выкрашены, а у одной (сохранились и теперь) сдъланы были изъ горнаго хрусталя. Эффекть оригинальный и, въ своемъ родѣ, несравненный: когда по стату в скользить солнечный лучь, лицо ея осмысливается, благодаря этому сверкающему взору, становится совсёмъ живымъ, полнымъ какого-то удальства, насмѣшливаго, плутоватаго кокетства. У всёхъ-странная, точно кружевная прическа, длинными и тонкими плетеными косами, сбъгающая черезъ ухо на обнаженныя плечи и грудь. Фигуры скованы однообразнымъ жестомъ; одна рука поддерживаетъ хитонъ, другая повѣшена вдоль бедра. Лица еще не совсёмъ освободились отъ застылыхъ улыбокъ, напоминающихъ азіатскія и египетскія божества. Но за всьмъ тьмъ, въ таинственныхъ дьвахъ уже есть грація, уже въ фигурѣ много воздуха, въ тѣлѣ есть порывъ къ мощному движенію, а въ лиць — попытка выразить характеръ, воплотить мысль... просвётить тёло духомъ.

Необычайно любопытно слѣдить за этимъ художественно - историческимъ процессомъ. Центральный и акропольскій музеи дають къ тому значительныя удобства. Особенно — центральный, гдѣ всѣ предметы распредѣлены въ строго послѣдовательномъ хронологическомъ порядкѣ. Совершенствомъ систематизаціи авинскій центральный музей оставляеть далеко за собой не только наши, но даже итальянскія собранія мраморовъ. Тамъ — руководящая идея системы преслѣдуеть цѣль ошеломить туриста богатствомъ собранныхъ сокровищъ, показавъ ихъ съ лицевой стороны. Все, что не знаменито и не красиво, въ итальянскихъ музеяхъ скромно задвигается въ темные уголки, какъ бы оно ни было важно въ научномъ и культурномъ отношеніи. Итальянскіе музеи разсчитаны, прежде всего, на зрѣлище, а авинскіе — на изученіе. Центральный музей открываеть свои коллекціи остатками культа доисторическаго. Солонъ

былъ мальчишкою, когда первый номеръ музея—обрубокъ съ женскимъ лицомъ египетскаго типа, носящій названіе Артемиды и Артемидѣ же посвященный какою-то Никандрой съ острова Наксоса, считалъ себѣ уже цѣлое столѣтіе. Эту полустатую, полуглыбу нашли въ Делосѣ. Вокругъ нея—куда ни обернись—огромные, вытянутые во фронтъ, съ руками по швамъ атлеты—Аполлоны Тенейскій, Орхоменскій и такъ далѣе, также еще окованные цѣпями египетскихъ традицій: преувеличенныя сѣрыя тѣла безъ обозначенія мускуловъ, выраженіе блаженнаго безстрастія на продолговатомъ овалѣ толстаго лица, и странная улыбка, полная какого-то загадочнаго безсмыслія, какой-то чреватой таинственными намѣреніями глупости. Точно эти придурковатые сѣрые парни, при всей своей тупости,—себѣ на умѣ и, втихомолку, про себя, знають кое-что такое, что и не грезилось взирающимъ на нихъ людямъ. Глядя на этихъ божественныхъ оболтусовъ, я невольно вспомнилъ пренелѣпое стихотвореніе г. Соллогуба, рекомендующее:

Пусть смёются дёти, Боги и глупцы...

— потому что въ улыбающихся полукамняхъ, полуистуканахъ архаическихъ Аполлоновъ есть что-то именно
и дътское, и дурацкое, и сверхчеловъческое, мистическое.
Словно распутные й глумливые юродивые какіе-то. Выраженіе это играетъ еще и на лицахъ акропольскихъ жрицъ,
но тамъ оно — уже умирающее, а здъсь господствующее и торжествующее. Аполлоны—начало, а акропольскія жрицы—конецъ дофидіевской скульптуры. Архаическій Аполлонъ—идолъ, близкій къ обращенію, но еще
далеко не обращенный въ статую; а акропольскія жрицы
—уже статуи, готовыя обратиться въ божества; мраморныя
куколки, изъ которыхъ не нынче-завтра вырвется, какъ бабочка, высокая религіозная идея.

## лова от применя в применя

Виновникомъ нарожденія скульптурныхъ идеаловъ, творцомъ божества въ мраморѣ, слоновой кости и драгоцѣнномъ металлѣ явился Фидій. Извѣстно, что отъ работъ Фидія потомству подлиннаго не досталось ничего или почти ничего, и намъ приходится принимать почти-что на въру и на слове древнихъ репутацію этого великаго мастера, опредълившаго собою одинъ изъ главнъйшихъ рубежей въ исторіи духовной культуры человічества, много віжовъ потомъ подчиненнаго религіозному, философскому и художественному вліянію Эллады. Лишь въ 1859 году статуэтка въ четверть человъческаго роста, найденная на Пниксъ, дала истинное понятіе о фидіевой Авин'в Парвенона. Статуэтка эта вмёстё съ другою, открытою въ 1880 году въ Авинахъ, на площади Варвакіонъ, хранится, какъ я уже упомянуль, въ Центральномъ музев, подъ стекломъ, окруженная вниманіемъ, доходящимъ до культа. Фидіево изображеніе богини Пароенона слишкомъ общеизв'єстно, чтобы надо было делать его описаніе, — темъ более, что идею его превосходно уясниль Буслаевъ въ приведенной уже мною выпискъ. Скажу лишь, что необычайная жизненность статуэтокъ, ихъ благородная простота, въ соединеніи съ тонкимъ, но чуждымъ всякой манерности изяществомъ внимательной работы, быстро захватывають внимание зрителя и заставляють его подолгу стоять предъ витринами, гдф хранятся эти маленькія чудеса. Человфку, съ сильнымъ и привычнымъ къ зрълищу памятниковъ древняго искусства воображеніемъ, ничего не стоить представить себъ эти маленькія статуэтки въ огромныхъ размърахъ, возсозданныхъ Фидіемъ изъ слоновой кости и «дъвственнаго золота». Ихъ драгоцінный мраморь, загорівшій подь аттическимъ небомъ до прозрачной, горячей, самосвътящейся желтизны янтаря—представляется живымъ тѣломъ, заключающимъ въ себъ сознательно-высокую, божественную душу, тъломъ, полнымъ величественнаго, свободнаго движенія, одинаково привычнымъ къ землѣ и къ воздушному полету, тѣломъ, которое не говорить только потому, что не хочеть говорить. Вы начинаете понимать, почему у древнихъ такъ широко развилась идея оракуловъ, красноръчивыхъ кумировъ-чудотворцевъ. Анина-Паллада Фидія невольно вызываеть васъ на эту идею. Она-живая, она должна говорить. Это «не слѣпокъ, не бездушный трупъ» богини, но сама богиня, которая прежде облекала землю голубымъ небеснымъ сво-. домъ, а потомъ, воплощенная въ золотъ и слоновой кости, сошла въ Аттику, подарила ей маслину, стала ея совътницей въ миръ, щитомъ на войнъ, путеводительницей странниковъ и мореходовъ, покровительницей труда, домашняго очага и семейнаго согласія; олицетвореніемъ всей практической жизни великаго эллинскаго племени. Разнообразіе культа Авины-Паллады такъ пестро, что его см'вло можно сравнивать съ разнообразіемъ католическаго культа Мадонны въ южныхъ земляхъ—въ Испаніи, въ Сициліи, въ Корсикъ, въ Провансъ. Между величавой вооруженной Палладой Фидія и кроткою хрупкою девушкою въ шлеме, которая, на одномъ барельефъ, проходитъ, опираясь на копье, мимо придорожнаго столба, какъ объясняють одни, и извлекаеть ударомъ копья маслину, какъ объясняють другіе—огромная нравственная разница. Ничуть не мень-ше, чъмъ между грозною Notre Dame de la Haïne, которой молятся мужики въ Провансв передъ твмъ, какъ идутъ на вендетту, и трогательнымъ образомъ Матери всъхъ скорбящихъ.

Я остерегусь вдаваться въ описаніе слишкомъ популярныхъ и много разъ описанныхъ памятниковъ авинскихъ музеевъ, вродѣ Гермеса Андросскаго — лучшей статуи Національнаго музея, вышедшей изъ школы Праксителя, чьему Гермесу Олимпійскому она представляетъ прямое и близкое подражание. Въ македонскую и римскую эпохи эту статую повторяли въ безчисленныхъ копіяхъ и видоизмьненіяхъ; образцы ихъ, выкопанные въ Эгіонъ и Аталантъ, также имѣются въ авинской коллекціи мраморовъ. Коснусь лишь мимоходомъ Венеры, типа Venus Genetrix, изъ святилища Эскулапа въ Эпидавръ. Это, конечно, самая царственная, самая цёломудренная и самая одётая изъ всёхъ Венеръ въ свътъ. Кто привыкъ сопоставлять съ именемъ Венеры сладострастные образы нагихъ статуй Флоренціи, Капитолія, неаполитанскаго Museo Nazionale, —того авинская Венера изумить: почти то же самое лицо, но до неузнаваемости измѣненное серьезною нѣжностью выраженія. Эта Венера—царица души, а не тіла. Венера любящая жена, неразлучная въ горѣ и радости, а не Венера—любовница. Очаровательныя женскія головки эпохи Праксителя, а можеть быть, и его работы, о чемъ дають соблазнъ предполагать волнистая мягкость линій и желтоватый тонъ мрамора, предшествують этой статув. Это обломки Венеръ и Гигій изъ авинскаго храма Эскулапа. Трудно разобрать, которая Венера, которая Гигія. Типъ головокъ отражается въ головъ значительно позднъйшей Венеры Эпидаврской, о которой я только что говориль, но въ нихъ больше женственной нервности, ихъ изящный наклонъ въ груди кокетливъ, и въ то же время не лишенъ какого-то сантиментализма, и грустнаго, и влекущаго. Мы видимъ здѣсь предшественницъ Венеры Милосской, Медицейской, ватиканской Анадіомены, неаполитанской Каллипиги; съ Милосскою—сходство всего замътнъе.

Вообще анинскіе мраморы зрителю, хорошо ознакомленному съ наиболѣе прославленными памятниками классической древности, часто представляются какъ бы этюдами, изъ которыхъ случайно, а иногда, можетъ-быть, и по преднамѣренному художественному замыслу и изученію, вышли общеизвѣстные впослѣдствіи скульптурные типы Греціи и Рима. Трудно, напримѣръ, думать, чтобы голова

Эскулапа, найденнаго въ Пирев и отнесеннаго по несомньннымъ признакамъ къ греческой эпохъ, не была извъстна авторамъ группы Лаокоона: эта безглазая голова разительно схожа съ головой Лаокоона, именно, какъ первоначальный черновой этюдъ съ законченнымъ художественнымъ произведеніемъ. Уснувшая на скаль Вакханка—произведение римской эпохи-грубоватое подобіе знаменитыхъ гермафродитовъ Флоренціи, Рима, Неаполя и петербургскаго Эрмитажа. Однако, несмотря на грубоватость, Вакханка лучше своихъ прототиповъ или, наоборотъ, подражаній: не знаю, она имъ предшествовала, или они ей. Лучше потому именно, что скульптору не было надобности создать «лживый, но прекрасный» образъ, соединяющій съ мужскою ловкостью и мускулатурой женское сложеніе, женскую грацію, женскія формы, женское выраженіе лица, женски-кокетливыя позы. Художнику предстояла болье легкая задача—изобразить лишь сильную и полную жизни женщину, брошенную «божественнымъ» опьяненіемъ въ честь Вакха на скалу какъ разъ въ той позѣ, въ какой спять гермафродиты классической скульптуры.

Странную находку представляеть собою одинъ мраморный бюсть уже римской эпохи. Каталогь опредъляеть его, какъ портреть невъдомаго побъдителя на олимпійскихъ пграхъ. Его семитическія черты такъ выдъляются своимъ несоотвътствіемъ съ окружающими его античными типами, что пройти мимо, не замътивъ его, нельзя. А замътивъ и вглядъвшись, вы долго стоите въ изумленіи: предъ вами Христосъ. Черта въ черту, линія въ линію, съ тъмъ же самымъ страдающимъ выраженіемъ кроткихъ очей на не страдающемъ лицъ, съ тою же самою загадкою возвышенной тайны на челъ, съ тъмъ же самымъ любвеобильнымъ складомъ устъ, съ тъми же самыми волнами волосъ, падающихъ на плечи, и съ такою же короткою курчавою бородкою, какъ изображали Христа художники Возрожденія. У

него даже посадка головы, даже подъемъ глазъ, напоминають Христа Корреджіо и Гвидо Рени. Даже увъчье бюста-у него отколото лѣвое крыло носа, отъ переносья до самыхъ ноздрей, -- не мъшаетъ этому подобію, которому суждено остаться непостижимою историческою загадкой. Профессоръ А — ловъ, спеціалистъ по искусству первыхъ въковъ христіанства, написавшій цьлое научное изсльдо. ваніе о первобытныхъ изображеніяхъ Христа, - былъ совсѣмъ озадаченъ этою головою. Во-первыхъ, она завѣдомо дохристіанской эпохи. Во-вторыхъ, если допустить даже натяжку, что она создана post Christum natum, въ ней всетаки нътъ ничего общаго ни съ Христомъ фресокъ въ катакомбахъ Рима, ни съ Христомъ равенскихъ мозаикъ. Христоподобный незнакомець авинскаго музея прямо смотрить изъязыческой древности въ XVI въкъ... Кто же это? Аполлоній Тіанскій, что ли? Язычество пыталось сблизить его черты съ чертами Спасителя, подобно тому, какъ пыталось біографію этого чудотворца - пивагорейца обратить въ противовъсъ Евангелію. Въроятнъе же всего, что сходство совершенно случайно. Сходства, вѣдь, бывають очень странныя. Въ томъ же самомъ національномъ анинскомъ музев, одинъ изъ тридцати трехъ косметовъ (начальниковъ гимназій) — живое повтореніе Ив. Серг. Тургенева, включительно до жирныхъ морщинъ на лбу и пряди волосъ, падающей съ виска къ глазу. А посмотрите въ Ватиканъ знаменитаго мраморнаго Тритона съ весломъ. Развъ это не точка въ точку Федоръ Ивановичъ Шаляпинъ, когда онъ размечетъ свои вихры для торжественнаго концерта? Совсъмъ какъ въ фантастической повъсти Райдера Гаггарда «She», гдъ двъ тысячи лътъ тому назадъ умерщвленный грекъ возрождается, волосъ въ волосъ, голосъ въ голосъ, въ молодомъ красавцѣ-англичанинъ, и послъдній обязань, на основаніи этого родственнаго сходства, испытать самыя разнообразныя приключенія въ таинственной африканской странь, которою править безсмертная волшебница и красавица «She», когда - то влюбленная въ предка юнощи.

Сходство образовъ древняго искусства съ образами искусства эпохи Возрожденія особенно часто наблюдается, когда бродишь между саркофагами, занимающими лучшія залы центральнаго музея. Все это — результаты новъйшихъ раскопокъ, а между тъмъ можно подумать, что Тиціанъ и Веронезе прекрасно знали красивыхъ и сильныхъ людей, изъ чьего быта семейныя сцены передають намъ надгробные барельефы... Гордый и спокойный оваль лица и прямой взглядъ величественной Цереры Тиціана въ генуэзскомъ Palazzo Durazzo, чувственно-наивное личико его же неаполитанской Данаи, не то слишкомъ наслаждающейся, не то немножко страдающей, были въ древнихъ Авинахъ заурядными: изъ десяти покойницъ на нихъ непремѣнно походять двѣ-три. Семейныя сцены—а чаще всего прощанье умирающихъ съ семьею преобладающій сюжеть барельефовъ. Благодаря этому, блуждая по заламъ саркофаговъ, вы какъ бы перелистываете альбомъ авинскихъ модъ за нъсколько сотъ лътъ. Это цълая исторія одежды, оружія, причесокъ, даже манеръ. Постановка фигуръ позднъйшей эпохи типически разнится отъ постановки эпохъ болѣе раннихъ. Это доказываетъ, что и въ жизни оригиналы, позирующихъ на барельефахъ, лицъ уже измѣнили пластикѣ старины для пластики новой: фать Фидиппидъ побъдилъ старомоднаго Стрепсіада; древне-эллинскіе пріемы устарѣ-ли и вышли изъ употребленія—подобно тому, какъ хоро-шій тонъ XVIII вѣка былъ бы весьма смѣшнымъ тономъ въ современномъ обществъ. За исключеніемъ фамильныхъ сценокъ, надгробныя стелы весьма интересны для любителей фантастическихъ причудъ во вкусѣ Жака Калло. Крылатые львы пожирають быковъ, ревущихъ, съ глазами и ноздрями, расширенными ужасомъ предъ сверхъестественнымъ врагомъ. Не то сирены, не то гарпіи—женщины съ птичьими ногами и хвостомъ, но чешуйчатыми бедрами — съ

загадочною злобою переглядываются между собою черезъ головы статуй. Юный геній мчится во весь опоръ верхомъ на полу-конв, полу-пвтухв, гиппалектріонв Аристофана. Медузы, грифоны, стоголовый Тифонъ, сторукій Бріарей, эхидны, химеры, сфинксы, эмпузы и прочая нечисть классической Вальпургіевой ночи извиваются и корчатся по карнизамъ саркофаговъ. Изъ миоологическихъ сюжетовъ и здісь, какъ повсюду, наиболіве излюблены аллегорическіе: похищение Прозерпины, травля калидонскаго вепря и смерть Мелеагра и т. п. Большимъ почетомъ ученыхъ наблюдателей пользуется барельефъ изъ Элевзиса, изображающій двухъ молодыхъ женщинъ и мальчика между ними: это— Деметра, Персефона и Триптолемъ, три фигуры Елевзинскихъ таинствъ, соединенныхъ здѣсь въ загадочномъ назначеніи. Но интересъ барельефа не въ этой загадкѣ (не ръшено даже, какая изъ женскихъ фигуръ Деметра, какая Персефона), а въ древности барельефа и, несмотря на древность, въ его художественномъ совершенствъ. Это-работа неизвъстныхъ художниковъ V въка, весьма удачно называемыхъ въ каталогъ г. Кавадіаса «прерафаэлитами классическаго искусства»...

Въ самомъ дѣлѣ, въ строгой, добросовѣстной работѣ этой, въ ея идеализированныхъ, но не удаленныхъ отъ природы, фигурахъ уже предчувствуются, уже сквозятъ, готовыя осуществиться, совершенства скульптурнаго будущаго: и мягко изогнутыя волнистыя линіи фигуръ Праксителя, и свѣтлая сила Лизиппа, и внимательная наблюдательность Агазіаса Эфесскаго, удивительнаго скульптора, который въ своихъ бордахъ и атлетахъ читалъ современникамъ блестящія лекціи анатоміи. Одна изъ такихъ окаменѣвшихъ лекцій—сильно изломанная фигура воина, отражающаго нападеніе, украшаетъ національный музей. Она напоминаетъ знаменитаго гладіатора Боргезе въ Луврѣ. Мускулы ноги отставленной съ энергическимъ вывертомъ назадъ и упертой ступнею въ землю—поражаютъ своею си-

лою, объясненною художникомъ съ совершенно научною подробностью. Это — единовременно и совершеннѣйшій анатомическій этюдъ, и высокое художественное произведеніе. Я не видалъ мраморныхъ работъ Паоло Трубецкого, но—по его гипсамъ и бронзѣ—думаю, что, изъ скульпторовъ-современниковъ, вотъ онъ бы могъ такъ работать.

Одна англійская дама похвалила доктора Самуила Джонсона за то, что онъ не включиль въ свой знаменитый словарь ни одного неприличнаго слова.

— A вы, стало быть, ихъ подыскивали?—рѣзко отвѣтилъ прославленный грубіянъ.

Я боюсь, что подвергнусь одинаковому упреку съ этой горемычной лэди, отмътивъ въ авинскихъ мраморахъ полное отсутствіе соблазнительных сюжетовь, какимь отличаются художественныя коллекціи наприм'єръ, неаполитанскаго Museo Nazionale — одинаково въ мраморахъ и бронзъ Фарнезе, и въ помпейскихъ фрескахъ. Это тѣмъ страннѣе, что греки далеко не были ненавистниками нескромнаго—напротивъ. Ихъ остроуміе начинается Аристофаномъ и кончается Лукіаномъ Самосатскимъ: писатель отнюдь не для дъвицъ школьнаго возраста! Какъ бы то ни было, — странный, но несомивнный факть: въ Аттикв, этой родинв статуй, «од втой въ мраморъ наготы», и въ то же время родины людей, для которыхъ воздухъ составлялъ, дъйствительно, чуть не единственное одъяніе («грекамъ, говоритъ Плиній, свойственно ничего не прикрывать»), фигуры скульптурныя раздѣты менѣе, чѣмъ въ какой-либо другой странѣ Европы. Правда, одежды ихъ весьма легки, а даже часто совершенно прозрачны; правда, благодаря ихъ первобытному покрою изъ цёлыхъ кусковъ еле схваченной складками матеріи, тъло сквозить въ многочисленныя щели и проръхи. Тъмъ не менье, nudités въ томъ заигрывающемъ смысль, какъ понимаеть ихъ современное искусство, унаследовавъ это представление не отъ грековъ, но отъ римлянъ эпохи цезаризма и угождавшихъ имъ «греченковъ» (graeculi), надо

полагать, не слишкомъ нравились авинскому народу. Грекъ любилъ грѣшить словомъ, не оставляющимъ слѣда, но остерегался гръшить зръніемъ, проникающимъ въ священную для эллина сферу искусства. Иначе, какъ ни жестоко ограбленъ Пароенонъ лордомъ Эльджиномъ и другими цивилизованными варварами, --- все-таки хоть что- нибудь да осталось бы въ такомъ родь. Нагота греческихъ статуй пріобр'ятаеть чувственный отт'внокъ лишь въ позднайшія эпохи. Книдская Венера Праксителя, дошедшая до нашего времени лишь въ изображеніяхъ на монетахъ, да въ описаніяхъ Лукіана и Плинія, была последнимъ словомъ простодушной греческой эстетики, которая здраво и трезво глядъла прямо въ глаза и любви, и красотъ, не конфузясь за ихъ гръховность и не имъя надобности прикрывать послъднюю лицемъріемъ. То была эстетика естественныхъ идеаловъ. Эстетика первороднаго грѣха, еще не понявшаго своей грѣховности и простодушно наслаждавшагося собою, не думая о близкой необходимости прикрываться поясомъ изълистьевъ. Въ Книдской Афродитъ она высказалась до конца и съ тъхъ поръ пошла на убыль. Въ раздътой Книдской Венер'в было такъ же мало кокетства, стремленія къ соблазну, заигрыванью красотой, какъ и въ одътой Венерѣ Центральнаго музея, описанной мною выше. Это была прекраснѣйшая душа, которой выразителемъ являлось прекраснѣйшее тѣло. Но время пошло впередъ, и красота тѣла стала преувеличиваться въ ущербъ равновѣсію съ красотою духа. Явилась Афродита Клеомена (Медицейская)—ближайшее изъ всѣхъ подражаніе Афродитѣ Книдской, но уже съ другимъ выраженіемъ и лица, и позы. «Книдская Афродита, возвышенная въ олимпійскомъ величіи, и не думаеть о красоть своей и, будучи вся обнажена, забываеть прикрыть свои прелести, а только, подчиняясь простодушной граціи, невольно опускаеть руку. Афродита Клеоменова уже сама знаеть всю цѣну своей роскошной натуры, и, заствичиво заслоняясь, чвмъ болве

думаеть скрыться, темъ сильнее тревожить воображение приближающагося. Тотъ уже лукавить, кто утаиваеть. Итальянскіе художники давно разгадали это лукавое, гръшное выраженіе. Masazzo на фрескъ Maria del Carmine, во Флоренціи, а за нимъ Рафаэль, въ ватиканскихъ ложахъ, такую же позу дали первой женѣ, когда она, соблазнительная въ своей роскошной красоть, уже согрышила». Этоть переливъ отъ чистоты къ чувственности объясняется въ двухъ одинаковыхъ Венерахъ тѣмъ, что творецъ оригинала, Пракситель, еще въриль, что онъ ваяеть божество, снисшедшее до вида женщины, а творецъ имитаціи, Клеоменъ, стремился уже изваять женщину, возвышенную до обожествленія. Пракситель быль представителемъ эпохи, когда миюологія еще сводила небо на землю, а минологія Клеомена стремится уже возвести землю на небо. Венера Книдская, такимъ образомъ, - красота, одъломудренная религіознымъ культомъ, тогда какъ красота Венеры Медицейской уже отгоняеть религіозную идею на дальній плань, возбуждая поклоненіе, хотя еще возвышеннаго, но все-таки совершенно земного характера. Венера Праксителя точно вырвалась изъ того таинственнаго царства идей, которое видѣлъ предъ собою духовными очами Платонъ, которое пытался увидъть Гете, когда создаваль во второй части «Фауста» загадку своихъ «матерей» и вызывалъ изъ ихъ таинственнаго общества величавый призракъ Елены Спартанской... Венера Медицейская — существо высокоодаренное и одухотворенное, она соединяеть въ себъ все, чъмъ можеть быть прекрасенъ человъкъ, но сверхъестественнаго, надземнаго въ ней ничего нътъ: «не называй ее небесной и у земли не отнимай».

До какой степени могуче религіозное цѣломудріе древней греческой скульптуры статуй-кумировъ, превосходнымъ нагляднымъ примѣромъ служитъ барельефъ, посвященный одному изъ самыхъ щекотливыхъ на взглядъ нашей художественной этики сюжетовъ. Это архаическая Леда.

Уже маловърное искусство римской эпохи бралось за исторію Леды лишь съ цѣлью создать красивый этюдъ женскаго тъла, а еще чаще — просто порнографическую группу. Такой характеръ имъютъ помпейскія фрески въ Museo Nazionale, изящная античная статуэтка венеціанскаго археологическаго музея въ Palazzo Ducale, даже огромная Леда первой галлереи скульптуръ въ флорентійскомъ Palazzo degli Uffizzi. Въ эпоху Возрожденія художники съ любовью возвратились къ Ледъ. Ипполитъ Тэнъ, въ своихъ чтеніяхъ объ искусствъ, сдълаль мастерское сопоставленіе трехъ знаменитыхъ Ледъ: Леонарда да Винчи, Микель-Анджело и Корреджіо. — три разныхъ художника, три разныхъ Леды, три разныхъ идеи. Ни одна изъ этихъ Ледъ не имъетъ внъшняго сходства съ древнимъ барельефомъ, но Леда Леонардо да Винчи, изъ всъхъ трехъ художниковъ наиболье близкаго къ античному міросозерцанію, пожалуй, не лишена чего-то общаго съ этимъ барельефомъ въ настроеніи, которое такъ хорошо угадаль и выразиль Тэнъ. «Тайна первобытныхъ временъ, — говоритъ онъ, — глубокое родство между человѣкомъ и животнымъ, смутное языческофилософское чутье единой и всемірной жизни, нигдѣ не выразились съ такою мастерскою изысканностью и не обнаружили такъ въщей догадки столь проницательнаго и вдумчиваго вмъстъ генія». Къ Ледъ барельефа эти строки относятся въ еще большей степени, чемъ къ Леде Леонарда да Винчи. Оно и естественно; въдь до Леды, какъ личности, послъднему не было никакого дъла, и его Леда была лишь «догадкою проницательнаго и вдумчиваго генія» о символь мина. Творцу же барельефа не о чемъ было «догадываться»: онъ върилъ въ самый миоъ и воспроизвелъ его не какъ символь, но какъ не подлежащій сомнічнію факть, тайна котораго покоится въ лонъ Зевеса. Неестественное для людей естественно для боговъ. И художникъ передаеть съ патріархальною наивностью простую супружески-любовную сцену изъ закулисной жизни Олимпа.

барельефа простодушна, какъ ея художникъ, больше того: простовата; она холодна; ея профиль не озаренъ сочувственной улыбкой; ея нъсколько согбенная фигура выражаеть равнодушную покорность и только. Уже барельефъ Леды съ лебедемъ можетъ дать хорошее понятіе о томъ, какими воздушными выходили въ тяжеломъ мраморъ легкіе въ дъйствительности предметы: перья, пухъ лебедя, полупрозрачное покрывало, скользящее съ колънъ Леды. Но,--что касается воздушныхъ драпировокъ, еще болве замвчателенъ другой барельефъ: «Побѣда» — къ сожалѣнію, обезглавленная фанатиками-турками; такъ какъ Коранъ воспрещаеть изображенія лица челов'вческаго, то мусульманскія орды, гдв ни проникаль ихъ опустошительный путь, всегда и всюду оставляли по себѣ самые жалкіе следы на памятникахъ искусства: разбитыя статуи, обрубленныя головы на барельефахъ, замазанныя или соскобленныя лица на фрескахъ. Побъда эта-какой-то живой водопадъ складокъ матеріи, настолько легкой и прозрачной, что, кажется, она затъмъ лишь и надъта, чтобы ярче оттѣнить линіи и рельефы прекраснаго стройнаго тѣла. Наша туристская компанія прозвала эту прозрачную дамутанцовщицей serpentine; въ самомъ дълъ-подбитое вътеркомъ одѣяніе сходственно съ развивающимися балахонами нъкогда знаменитой Иды Фуллеръ, сшитыми только что не изъ папиросной бумаги. Эта, если только позволено будеть такъ выразиться, «сквозность» мрамора въ анинскомъ барельеф'в едва ли еще не бол'ве совершенна, чимъ въ знаменитой флорентійской групп'в Ніобы: вспомните д'ввочку, которая, въ ужасъ, бросается отъ стрълы Аполлона подъ защиту матери, и рубашка ея, смоченная потомъ усталости и страха, прилипла къ дътскимъ плечикамъ...

## OR SOURCE STREET OF LOUISING ARRESTS OF SOURCE OF SOURCE

Прошу читателя простить, что я долго задержаль его внимание на старыхъ Абинахъ и ихъ искусствъ. Но старыя Авины куда интереснъе новыхъ, и ихъ мраморное населеніе много привлекательнъй населенія изъ мяса и костей. За ръдкими исключеніями, разумъется. Съ народомъ освоиться я, конечно, не могъ, не зная ново-греческаго языка. Разные самоучители, проглатываемые на скорую руку, «Русскій въ Греціи», этимологія и справочникъ Бедекера — плохая помощь. Не разъ принимался я проклинать свое гимназическое образованіе, съ его архаическимъ греческимъ языкомъ по Эразму, такъ какъ часто убъждался, что люди, изучавшіе греческій языкъ съ произношеніемъ по Рейхлину, принятымъ въ семинаріяхъ, довольно свободно понимають новогреческую рачь. Сладовательно, недали черезъ два практики могутъ и свободно говорить по-гречески, — подобно тому, какъ человъкъ, хорошо знающій церковно-славянскій языкъ, свободно выучится въ двѣ недѣли говорить по-болгарски. Въ новогреческомъ языкъ для русскаго семинарской выучки представять затрудненіе только согласныя delta и theta, законы произношенія которыхъ ръшительно неуловимы для иностранца. Говорять, будто ихъ надо произносить, какъ англійское th. Но почему же, однако, въ такомъ случав не могуть справиться съ ними англичане? Я много разъ убъждался, что почтенныхъ британцевъ, пытающихся перейти на эллинскую ръчь, греки понимають такъ же худо, какъ и всёхъ другихъ европейцевъ, если еще не хуже. А между тымь, безь новогреческого языка вы Греціи туристу очень худо. По-французски говорять здѣсь мало, по-нѣмецки совсѣмъ не говорять, англійскій языкъ — жаргонъ отелей. Съ употребительній шимъ изъ иностранныхъ языковъ-съ итальянскимъ-вы разстаетесь

вмѣстѣ съ голубою лентою Коринескаго залива. Въ Патрасѣ и на Іоническихъ островахъ итальянскій языкъ столько же свой, какъ греческій. Но за Кориноомъ, —ни звука итальянскаго. Даже кондуктора желъзнодорожные безгласны. Одна надежда—на гидовъ да такъ-называемыхъ курьеровъ. Промысель посл'єднихь—совершенно особый оть обычнаго проводничества. Кромѣ Греціи, врядъ ли онъ сохранился въ такомъ видъ гдъ-либо еще въ Европъ. Путешествуя съ курьеромъ, вы платите ему 20-25 франковъ золотомъ въ сутки, — и затъмъ не знаете уже ровно никакихъ заботъ и расходовъ въ своемъ странствіи. По контракту, — если угодно письменному, - курьеръ обязуется помъщать васъ, кормить, поить, возить на свой счеть: онъ долженъ даже имъть при себъ складную кровать и спальныя принадлежности—на случай, если бы вамъ пришлось заночевать подъ открытымъ небомъ. Конечно, теоретическія удобства этихъ контрактовъ требують значительной поправки на практикъ-и, прежде всего, въ расходной смъть. Вмъсто чаемыхъ 20-25 франковъ вы все-таки истратите 35-40. Но тъмъ не менфе, путешествіе съ курьеромъ и экономифе, чфмъ, если вы вдете одни, и больше знакомить васъ съ страною, черезъ которую ѣдете.

Итакъ, — народъ мнѣ пришлось наблюдать, какъ живую картину, не болѣе. Что касается аристократіи и la haute соттес я въ оба раза попадаль въ Анины въ глухую пору лѣтняго затишья: знать разъѣзжалась по островамъ и горнымъ дачамъ. Въ послѣдній пріѣздъ нѣсколько познакомилъ меня съ бытомъ анинскаго общества русскій дипломатическій представитель — уважаемый А. А. Смирновъ: онъ — самъ литераторъ, талантливый поэтъ фето - майковской школы, авторъ «Склирены», интересной исторической повѣсти изъ поздней византійской эпохи. Въ 1894 году я попалъ подъ любезную опеку покойнаго министра-президента Трикуписа, бывъ принятъ въ домѣ его съ такою сердечною теплотой, что мнѣ стало почти совѣстно за свою

антипатію къ городу, гдѣ живуть такіе милые люди. Трикупись быль не женать; домомь его заправляла сестрапожилая девица, лётъ сорока пяти, весьма популярная въ Авинахъ. Когда авинянинъ изъ порядочнаго общества называль m-lle Sophie, всякій уже зналь, о какой именно m-lle Sophie идеть рѣчь: къ другимъ Софіямъ надо прибавлять фамилію, а Софія, понятная и безъ фамиліи, была въ то время въ Аоинахъ одна m-lle Трикуписъ. M-lle Sophie, какъ и брать ея, были англійскаго воспитанія; и домъ быль поставлень ею на англійскій ладъ. Да и сама она представлядась мнъ оригинальною фигуркою изъ англійскаго романа. У Вильки Колинза, у Брэддонъ и Генри Удъ встръчаются такія кроткія старыя д'вушки, которыя пожертвовали своимъ личнымъ счастіемъ для счастія чужого и, въ жертвъ этой, безропотно состарили свою молодость и красоту. M-lle Sophie не вышла замужъ исключительно ради того, чтобы всегда быть около своего брата и помогать ему въ его патріотической д'ятельности, а брать не женился потому, что считалъ непосильнымъ соединить въ себъ одновременно и страстнаго политическаго борца, и хорошаго семьянина; и-въ выборъ между семьею и политикой - отдалъ предпочтеніе посл'єдней. Это быль челов'єкь умный, вдумчивый, симпатичный, — съ сильно развитою логикою мысли и последовательностью въ чувстве. Мнё онъ очень нравился, какъ собесъдникъ и какъ «историческая фигура». Даже враги Трикуписа уважали его честный патріотизмъ, которому онъ посвятилъ всю свою дъятельность и отдалъ значительную долю состоянія. Для отдыха послів политических в бурь m-lle Sophie устроила брату домъ, какъ уголокъ рая. Въ ужасные іюльскіе дни Авинъ, когда вдобавокъ къ сорокаградусной жар'т по улицамъ носится сирокко, засыпая городъ раскаленною пылью, домъ Трикуписа являлся для меня оазисомъ въ пустынъ. Со своимъ огромнымъ ростомъ я не зналъ, гдъ стать, гдъ състь въ этихъ маленькихъ комнатахъ, обращенныхъ въ садъ. Мебель тонетъ въ зелени и

цвътахъ; изъ-за гіацинтовъ, розъ и левкоевъ выглядываютъ статуэтки, портреты и миніатюрная фигурка женщины, съ старомодными буклями вдоль желтаго лица и въ черномъ, старомодномъ шелковомъ платьъ, съ длиннъйшимъ трэномъ. Старомодная дама-это m-lle Sophie; она усаживаеть васъ на какія-то потайныя, запутанныя зеленью кресла, при чемъ розы быють вась по лицу, пальма щекочеть затылокъ, лиліи тянутся на рукава, — и вы не замізчаете, какъ біжить время, слушая непрерывный потокъ рѣчей вашей собесѣдницы, остроумныхъ, живыхъ, полныхъ глубокаго знанія дъла, на прекраснъйшемъ французскомъ языкъ, освъщенномъ вспышками эффектныхъ mots... M-lle Sophie увлекается своею ръчью, ея черные глазки вспыхивають огонькомъ, она молодъеть на два десятка лъть и въ оживленіи своемъ становится почти прекрасною. Политическое вліяніе этой домашней феи, вдохновительницы замъчательнъйшаго изъ государственныхъ людей Греціи, было огромно. Каждый шагъ ея брата былъ обусловленъ предварительнымъ совъщаніемъ съ m-lle Sophie, какъ съ новою домашнею нимфой Эгеріей и, притомъ, самымъ добросовъстнымъ и наиболъе освѣдомленнымъ агентомъ.

Благодаря любезности именно Трикуписа и его сестры, мнѣ впервые удалось испытать не совсѣмъ обыкновенное наслажденіе — побродить часъ-другой между развалинъ Акрополя въ лунную ночь. Въ дневное время Акрополь открыть для всѣхъ, но вечеромъ его запираютъ, и, чтобы войти, требуется спеціальное разрѣшеніе. Мнѣ сопутствовали капитанъ Г., о которомъ я говорилъ уже, и одинъ профессоръ-археологь изъ Юрьева, любезно взявшій на себя скучную обязанность помочь намъ возстановить въ своемъ воображеніи Пареенонъ и Эрехтейонъ такими, какъ были они, пока на Акрополѣ не хозяйничали ни турки, ни варваръ, худшій, чѣмъ всѣ турки, дордъ Эльджинъ. Великолѣпна сатира, которою высѣкъ этого разрушителя Байронъ, но—когда вы видите слѣды его безобразій—сатира

вамъ кажется слабою: еще бы его, разбойника! вмъсто прутьевъ—скорпіонами! Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini, но Эльджинъ перещеголяль и варваровъ, и Барберини. Этотъ убійца Акрополя—виновникъ того, что авинскимъ Кремлемъ въ настоящее время можно искренно любоваться лишь по ночамь, въ часы когда великіе призраки встають изъ могиль, и самъ онъ весь оживаеть, какъ твнь великихъ архитектуръ прошлаго. Днемъ я поднимался къ Акрополю много разъ, но у меня не захватывало духъ отъ грандіозности зрѣлища, какъ было со мной, когда я впервые очутился между эпическихъ развалинъ римскаго форума и даже-на сравнительно ничтожномъ форумъ Помпеи. Изящество греческихъ построекъ было такъ тонко, такъ математически строго разсчитано на гармонію цьлаго и деталей, что разрушение фризовъ и мраморной обшивки унесло съ собою и девять десятыхъ восторговъ, которые должны были возбуждать эти зданія. Чтобы возносить зрителя къ небу, ласковому, синему, они должны быть такими же яркими, какъ оно, должны сверкать лощеною пестротою мраморовъ. А теперь они съры и дряхлы; пепельный могильный оттрноко жметь ко землу ихо фасады, дёлаеть приземистыми стройныя колонны портиковъ, выдаеть первобытную толщину обрубковь, изъ которыхъ вызваны къ въчному бытію громады Пропилеевъ. Авинскія развалины совершенно другого типа, чемъ развалины римскія: тамъ величіе грозное, могучее: Колизей, подземелья и фундаменты Палатина, памятники Аппіевой дороги. Это — не строенія, но первозданныя скалы: въ нихъ, точно въ зеркалѣ, отразилась вся львиная мощь и властность народа, заковавшаго въ цёпи половину земного шара. Въ Риме много тяжеловъснаго, жуткаго, навъки внушительнаго: Римъ грозитъ и изъ-за могилы! Въ Авинахъ нътъ ничего подобнаго: развалины Акрополя легки, какъ игрушки, сравнительно съ Колизеемъ, Базиликой Константина, термами Каракаллы.

Ихъ прозрачная, какъ рѣшетка, стройка зоветь чело-

въка къ возвышенной радости, къ восторженному подъему духа... а между тъмъ по причинамъ грабежей византійско-христіанскихъ, грабежей турецкихъ, грабежей Эльджиновыхъ, - ни радости, ни подъема духа не только не получается, но, наобороть, дълается даже жалковато. Одинъ разъ я видълъ въ Италіи, какъ старая актриса, когда-то знаменитость, играла Джульетту; ничто не могло быть печальнье ея увядшаго лица и мертвенныхъ глазъ, ея кокетство наводило ужасъ, ея голосъ скрипѣлъ и обрывался, было скучно и противно, всѣ зѣвали, но не было ни шиканья, ни проническихъ улыбокъ. Зрители чувствовали, что передъ ними - руина высокаго таланта и высокохудожественнаго исполненія: замысель не устароль, а формы одряхльли и стали въ такой карикатурный контрастъ съ замысломъ, что становилось и смъшно, и больно. Иливидали вы, какъ семидесятилътній Сальвини пытается играть юношу Ингомара? Что можеть быть печальнее этого древняго лица, покрытаго морщинами, которыхъ не въ сплахъ закрасить никакія білила, — подъ білокурымъ паричкомъ, подъ розовымъ вѣночкомъ? Вотъ таково и впечатлѣніе отъ Акрополя—днемъ.

Но, когда на Авины наплыветь изъ-за Гимета синяя ночь, Акрополь воскресаеть. Лишь три силы властны придать старому зданію очарованіе прозрачной новизны: даль, луна и электричество. Самая сильная изъ нихъ — луна. Зданіе Акрополя— трупы, съ которыхъ содрана лишь кожа, а формы ихъ прекрасно сохранились. Ночью, когда всѣ кошки сѣры вы не замѣчаете ободраннаго, мусорнаго вида памятниковъ. Колонны, между которыми зелеными полосами падаеть на мраморныя плиты лунный свѣтъ, стройнъють и вытягиваются. Таинственныя красавицы-каріатиды Эрехтейона теряють свою угрюмость и выглядять такими легкими, будто онѣ ожили и расправляють члены, затекшіе отъ неподвижнаго дневного стоянія подъ тяжелымъ архитравомъ. Все бѣлѣетъ. Стоишь на ступеняхъ Пареенона— и мол-

чишь въ священномъ восторгъ... На горизонтъ золотымъ щитомь блещеть недалекое море, на которомь Өемистокль и Эврибіадь разбили флоть царя Ксеркса. Направо—подъ обрывомъ-огоньки города, облагороженнаго луною. Днемъ, если смотрѣть на Аоины съ Акрополя, какая это противная, пыльная, сврая куча плоскихъ кровель!... точно сгрудилось щитами безчисленное стадо колоссальныхъ черепахъ!... А ночью-прелесть. Тихо на Акрополъ удивительно. Тишь пустыни, смиряющая, убаюкивающая, навѣвающая грезы. Эта тишь, въ заговорѣ съ луннымъ свѣтомъ и сверкающимъ щитомъ золотого моря, прямо гиннотизирують вась... Такъ и хочется видёть, какъ по широкимъ ступенямъ Пропилеевъ, труднымъ для шага современнаго человѣка, быстрою летучею походкой горца, обращеннаго гимнастикой въ атлета, поднимается Периклъ, окруженный толпою друзей. Мы только-что расфантазировались было на эту соблазнительную тему, какъ вожатый-профессоръ осадилъ насъ.

- Позвольте васъ спросить, что бы они здѣсь дѣлали въ такую пору?
- Да вѣдь это же Акрополь...
- Ну, да, Акрополь. Священное мѣсто, переполненное храмами, которые тщательно и бережно охранялись, къ которымъ приближаться надо было съ благоговѣніемъ, и шляться между ними въ ночное время, ради прогулки, было для авинянина такъ же неестественно, какъ неестественно для нашего брата ломиться ночью въ Исаакіевскій соборъ...

Вообще, профессоръ оказался человѣкомъ, чреватымъ классическими разочарованіями. Капитанъ Г.— патріотъ своего отечества, готовый перервать горло всякому, кто скажетъ, что онъ не происходитъ по прямой линіи отъ Мильтіада — кипѣлъ негодованіемъ, когда профессоръ, вооружась россійскимъ скептицизмомъ пополамъ съ германскою невозмутимостью, принимался послѣдовательно опро-

вергать ходячія представленія о статут Авины-Воительницы.

- Шеломъ ея, видите ли, былъ виденъ мореходамъ отъ мыса Суніонъ, —ворчалъ онъ. —Греческія басни! Еще Лукіанъ сказалъ: «если бы изгнать изъ Греціи всѣ сказки и легенды, то проводники умерли бы съ голода, такъ какъ чужеземцы не хотятъ слушать правды и даромъ». Не только шелома не было видно, но и конца копья, —развѣ что греческіе мореходы имѣли способность видѣть сквозь камень и известку...
- Почему это? почему? свиръпълъ капитанъ.
- Потому что между ихъ глазами и статуей приходились вонъ эти горы, хладнокровно продолжалъ профессоръ, а, надъюсь, вы не предполагаете, чтобы можно было воздвигнуть статую-чудовище выше этихъ громадъ?
- Можно! упорствовалъ капитанъ.
- Да помилуйте, если бы авиняне въ теченіе всей своей исторіи не тратили своихъ государственныхъ доходовъ ни на что другое кромѣ уплаты за матеріалы для такой статуи, такъ и то у нихъ не хватило бы денегъ... А ужъ работа—не въ счетъ! И притомъ они были народъ со вкусомъ: неужели они стали бы уродовать такимъ непропорціональнымъ чудовищемъ свой великолѣиный Акрополь? Довольно уже онъ изуродованъ пьедесталомъ Агрипны... Вы посмотрите только: какимъ честолюбивымъ дуракомъ надо быть, чтобы построить эту неуклюжую громадину, поставить на ней самого себя въ видѣ такого же огромнаго золоченаго болвана и всѣмъ этимъ разстроить гармонію красивѣйшаго въ мірѣ зданія Пропилеевъ?! Этакій купеческій вкусъ: хоть не складно, да зато здорово,— знай нашихъ!

Пришли на «бельведерь». Капитань Г., вдохновленный видомъ Аоинъ, вскочилъ на какой-то жертвенникъ, обтесанный въ видъ колонны, выхватилъ саблю и замеръ въ воинственной позъ.



Болгарскіе типы. Старозагорскій щеголь.



- Что это за колонна?—спрашиваю я. А Богь ее знаеть!—желчно возражаеть профессорь.—Это—новое. Развѣ не видите, какое безобразіе?
- Зачъмъ же они ее здъсь взгромоздили такъ некстати?
  - Надо полагать, для охотниковъ рисоваться.

Капитанъ разсердился и слъзъ наземь...

Акрополь—единственное мъсто въ Авинахъ, гдъ древность не профанирована сосъдствомъ самой пошлой повседневщины. Тезейонъ, гимназій Адріана, агора, Стоа Аттала слишкомъ затерялись между рынковъ, балагановъ, казармъ и вонючихъ желъзнодорожныхъ станцій. Сравнительно съ римскими развалинами, анинскія им'єють одно важное преимущество: вамъ не отравляють существованія своимъ приставаніемъ и нев'єжественною болтовнею проводники. Они здъсь не навязчивы и очень дешевы. Сверхсмътныхъ уплать и поборовь не водится. Въ запустѣлой «Башнѣ Вътровъ» поднесутъ вамъ какой-то желтый курослъпъ, именуемый «цвъткомъ Эола», у входа въ Пропилеи заставятъ васъ выпить стаканъ воды изъ Акропольскаго ключа, на все это въ совокупности вы истратите но лъ-драхмы, — вотъ и все. Зато Римъ, Неаполь, Верона гораздо почтительные къ своимъ руинамъ, чъмъ Анины. Какъ-то ночью отправился я въ развалины храма Зевса Олимпійскаго. Отъ этого храма-колосса, который Филострать называль великой «поб'йдой надъ временемъ», осталось всего тринадцать колоннъ, еще соединенныхъ архитравомъ, легко лежащимъ на ихъ капителяхъ, подобныхъ цвъточнымъ корзинамъ. Одна изъ колоннъ опрокинута ураганомъ 1852 года. Съль я на нее и принялся смотръть на костры, что вспыхивали далеко, далеко въ горномъ ущельи, звъздочками-маяками для пътеходовъ Это старый обычай Эллады... еще «Орестейя» Эсхилова начинается разсказомъ о немъ... Такъ, въроятно, вспыхивали эти огоньки и въ ночи, современныя Пизистрату, первостроителю храма, гдф я сижу и поэтизирую... И вдругъ—въ этотъ моментъ, когда, казалосъ, вотъвотъ почва дрогнетъ подъ ногами, и старый храмъ возникнетъ изъ праха, и заблестятъ надо мною изътемной целлы драгоцѣнные камни очей царя боговъ,—грянули нестройные звуки контрабаса, скрипки, флейты и барабана .. Слушаю и ушамъ не вѣрю:

— Господи! Да вѣдь это — «Стрѣлокъ!»

Я хочу вамъ разсказать, Разсказать, Разсказать,

Какъ дъвицы шли гулять, Шли гулять... Да!

Его у насъ въ Россіи уже и мужики забыли, считаютъ «моветономъ», а вотъ привелъ Богъ снова имъ насладиться... въ Авинахъ, на ступеняхъ храма Зевса Олимпійскаго!.. Развалины справа и слъва стиснуты кафе - шантанами, безчисленно разсѣянными по сосѣдству, столики какогото кабачка разбросаны между самыми колоннами: при мнѣ разыгрался скандалъ между пьяницей и обсчитанной проституткой... До такого олимпійскаго позорища и Оффенбахъ не додуме чался! А у Зевса не осталось ни громовъ, ни молніеноснаго орла, чтобы наказать наивныхъ осквернителей своей святыни. Во второй прівздъ, къ счастію, я уже не засталъ этой мерзости. Неурожаи коринки вычистили у грековъ карманы такъ ловко, что садики и кафешантаны въ столицъ Аттики умерли естественною смертью, —и гробница отца боговъ покоится теперь среди площади — хотя и нищей, но, по крайней мѣрѣ, нравственно чистоплотной.

«Стрѣлку» въ Аеинахъ удивляться нечего. По столицѣ Греціи шатается множество шарманщиковъ съ удивительно старыми и хриплыми шарманками; звуками ихъ смутился бы самъ Ноздревъ. Все подержанные инструменты, купленные изъ третьихъ-четвертыхъ рукъ въ Россіи, черезъ Одессу. Въ восьмидесятыхъ годахъ, одно время, по русскимъ городамъ было великое полицейское гоненіе на шарманку,—и

она бѣжала въ Грецію, славянскія земли, на Анатолійскій берегъ. Репертуаръ нашихъ бабушекъ: «Куда ты, ангелъ мой стремишься», «Соловей», «На зарѣ ты ее не буди»... Это ужасно смѣшно слушать: точно, вдругъ, подъ классическое небо, въ самый центръ классическихъ руинъ вкатывается, звеня и дребезжа, самодѣльный рыдванъ захолустной русской помѣщицы а въ немъ кряхтить и стонетъ измаянная скверною дорогою Коробочка!

Театры не работали, соблюдая лѣтнія вакаціи, а въ лѣтнихъ театрахъ шли какія-то ужасно патріотическія драмы съ пѣніемъ въ родѣ «Василія Болгаробойцы». Поютъ скверно, играютъ того хуже. Зашелъ въ циркъ. Боже! у насъ такой мерзости и въ Кременчугѣ не стерпѣли бы. Какія-то инвалидныя дамы скачутъ на клячахъ, современныхъ Буцефалу Александра Македонскаго. У каждой женщины въ глазахъ — мечта о богадѣльнѣ. У каждой лошади:

— Да когда же меня продадуть цыганамъ на маханину? Невзыскательны на развлеченія авиняне, нѣкогда самые строгіе въ мірѣ судьи искусства и спорта.

Однимъ изъ самыхъ пріятныхъ авинскихъ воспоминаній осталась для меня воскресная поъздка въ Фалеръ, на гулянье у моря. Весело было летъть туда на быстрой паровой конкъ, хотя вагоны были переполнены настолько, что приходилось уже не стоять, а висъть въ воздухъ, кое-какъ уцъпившись ногами за подножку. Я было захватилъ себъ скамеечку, но нахлынула цълая стая дамъ, и я уступилъ одной изъ нихъ свое мъсто.

- Что вы сдълали?—вознегодоваль капитанъ Г.—Съ какой стати вы отдали ей мъсто?
  - Дама... объяснилъ я съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.
- Какая она, къ чорту, дама! Горничная какая-нибудь или модистка. Всѣ онѣ такія разряженныя по праздникамъ...
  - Ахъ, вы!—упрекнулъ я его,—а еще демократъ!
- Да что же, въ самомъ дѣлѣ? Горничной мѣсто

уступать! Ну, ужъ, если сдёлали глупость, такъ ухаживайте за ней по крайней мѣрѣ. ней по крайней мѣрѣ. — Позвольте спросить: какъ?

- Заговорите съ нею...
- На какомъ языкѣ?
- Да, въдь вы не знаете по-эллински, догадался капитанъ, — ну, въ такомъ случав, конечно, вамъ трудно, закончиль онь глубокомысленно. — А то воть что — толкайте ее ногами: пойметь! — обрадовался онь.

Но къ столь спеціально-греческому методу побѣды надъ сердцами я не рѣшился прибѣгнуть.

Авинянки, въ общемъ, не слишкомъ красивы и изящны, хотя изръдка попадаются изумительныя красавицы. Послѣ великолѣпиыхъ левантинокъ Константинополя и Смирны, женщинъ Іоническихъ острововъ и-всъхъ ихъ величіемъ своимъ затмевающихъ — черногорокъ, онъ кажутся дурнушками весьма мъщанского типа: такихъ лицъ, покрытыхъ платочками по чернымъ волосамъ, множество въ русскихъ городахъ, которые встарь были порубежными, —въ Курскъ, Путивлъ, Новгородъ-Съверскомъ. Аоинянка или (весьма часто) приземистая толстенькая кубышка, съ глазками, похожими на коринки, или (довольно ръдко) худая и высокая женщина-змъя, матовой блъдности, съ огромными чашеподобными глазами, въ которыхъ свътится лихорадочная тоска не то болъзненной страсти, не то бользненной усталости, съ красными губами вампира, съ таліей осы, гибкою, какъ пружина... «Коринеская невъста» Гете и гречанки Байрона были, конечно, изъ этого типа. Какія-то не то безумно влюбленныя, не то въ конецъ затрепанныя маляріею. Въ первомъ типъ-поэзіп немного.

Нравы Авинъ очень строги. Открытой проституціи почти нътъ, а существующая связана по рукамъ и ногамъ суровымъ надзоромъ полиціи. Тѣмъ не менѣе, по вечерамъ, на улиць Стадіона, на площади Конституціи, — стало быть, въ самыхъ показныхъ пунктахъ города, женское приставанье, все-таки, не рѣдкость. И—что особенно печально—все дѣвчонки лѣтъ двѣнадцати, тринадцати. Полиція, вѣроятно, задарена и смотритъ на нихъ сквозь пальцы...

Вагонъ трамвая мчится въ Фалеръ вдоль синяго моря, переполненнаго у береговъ человъческими тълами. Это авиняне. Въ безводныхъ, пыльныхъ, жаркихъ Авинахъ они грязнятся цёлую недёлю, чтобы въ воскресенье омыться въ водахъ Фалера. Это – въ родъ русской бани по субботамъ. Авинскіе купцы средняго разбора и ремесленники вывзжають по воскресеньямъ въ Фалеръ, съ утра, съ семьями, на собственныхъ повозкахъ или верхомъ на коняхъ, на ослахъ, съ запасомъ провизіи и вина и остаются тамъ до поздней ночи. Это заслуженный воскресный отдыхъ. Іюльскіе жары въ Авинахъ ужасны. Городъ стоитъ въ котлъ, загороженный отъ освъжающаго дыханія моря, и съ утра накаляется, какъ мёдный Молохъ. Даже тифлисцы не могутъ вообразить себъ ничего подобнаго: у нихъ все-таки есть хоть какая-нибудь тяга изъ горъ. Здъсь — никакой. Гиметъ — самъ печка печкою. Сплошное накаливаніе: хочешь, варись, хочешь, жарься, совсъмъ духовая печь. Каждое утро у меня — человъка, привычнаго выносить какую угодно жару, если она влажная: въ Сициліи, наприміръ, я ничуть не страдаль, хотя термометръ показывалъ градусы много выше, чъмъ въ Авинахъ, — каждое утро у меня шла кровь носомъ, и греки находили, что это прекрасно.

- Значить, привыкаете къ нашему климату. Не правда ли, потомъ у васъ цълый день голова легкая?
  - Легкая-то—легкая, а все жъ лучше бы безъ этого...
- Нѣтъ, иностранцамъ эти кровопусканія полезны. А то у насъ въ эту пору заѣзжему человѣку опасно: того гляди, хватитъ ударъ... Зато весною и осенью—рай. И зима хорошая.

Писать, работать літомъ въ Анинахъ ніть никакой

возможности: гнетъ раскаленнаго воздуха удущаетъ всякую мысль. Дышать возможно только во время проливныхъ дождей, которыми раза по два на день угощали насъ страшныя, величественныя, но безплодныя горныя грозы. Безплодныя, потому что — гремитъ гремитъ, дождитъ дождитъ думаешь, что почву до девонскихъ пластовъ промочило, — анъ, едва выглянуло солнце, черезъ полчаса опять пыль смерчами, опять у всѣхъ встрѣчныхъ — видъ больныхъ, безнадежно задушенныхъ астмою. При такихъ условіяхъ особенно понятно, что въ воскресенье прибережные Фалер скіе луга и пески представляютъ картину отчасти цыганскаго табора, отчасти ярмарочнаго съѣзда: повозки, задранныя къ небу дышла, пасущіеся кони и ослы, палатки, трапезующія семьи... Очень весело: много шума, пѣсенъ, звуковъ волынки и гитары.

Въ самой гавани Фалера толкотня невообразимая. Толпа шумна и пестра; яркіе цвѣта преобладають, хотя національныхъ костюмовъ совсвмъ не видно; все-желтыя, зеленыя, полосатыя платья. Причудливую яркость ихъ дѣлаетъ еще болье рызкою румяный отблескъ вечерней зари. Темно-вишневое солнце тонетъ въ аломъ морѣ, небо надъ нимъ чуть не до зенита сверкаетъ разнообразнъйшими тонами краснаго и золотого цв товъ... Только дв краски, но сколько переходовъ, переливовъ, полутоновъ, оттѣнковъ, контрастовъ! Чтобы бороться съ художественнымъ могуществомъ и богатствомъ заходящаго въ Эгейское море солнца, слишкомъ бѣденъ обычный красочный запасъ современной палитры. Даже испанцы — самые смѣлые, почти дерзкіе въ передачѣ свѣтовыхъ эффектовъ художники нашего въка, даже Прадилла, Галлегасъ, Виллегасъ, Барбудо-и тъ въ смущени опустили бы кисти, безсильныя бороться съ величіемъ этой лучезарной бездны. Древніе любили сравнивать небо съ опрокинутымъ кубкомъ. Мнъ вспомнилось это уподобление въ гавани Фалера: дъйствительно, точно кубокъ опрокинулся и съ краевъ его сбъгаетъ на землю море краснаго вина, прозрачнаго и блещущаго вина олимпійцевъ.

Сумерекъ почти нътъ. Едва солнце спряталось, падаетъ ночь—съ золотымъ кругомъ луны, съ изумрудными звъздами въ темносинемъ небъ, съ серебряными гребнями набъгающихъ на берегъ волнъ. Въ глубинъ моря, куда уходить огромная, деревянная эстрада, служащая показнымъ центромъ гулянья, - волненія никакого. Это - только у берега громыхаеть пънистый прибой: шумно топочуть водяные кони Посейдона. Мѣсяцъ успѣлъ уже превратить море въ свътло синее, съ чешуйчатымъ золотымъ столбомъ поперекъ отъ берега до горивонта. Берегъ засвътился огоньками. Рестораны, палатки полишинелей, циркъ, передвижной кафешантанъ торгують, не успѣвая удовлетворять потребителей, — толкотня, крикъ, частыя ссоры... впрочемъ, скромныя, греческія ссоры: съ проклятіями всёхъ родныхъ противника, съ загвоздками по адресу всъхъ святыхъ, даже съ дракою, но не далъе. Если бы грузину, андалузцу или сициліанцу сказать хоть десятую долю оскорбленій, какими угощають другь друга греки, давно бы засверкали ножи. А грекъ слушаеть, глотаеть и только, въ отвъть, самъ шире раскрываеть горло и громче ругаеть «Панагію» своего недруга. Накричатся, осипнуть и разойдутся.

Мы усѣлись уничтожать устриць—довольно большихъ и жирныхъ—у самаго моря, на мокромъ пескѣ; волна, стукаясь о берегъ, то и дѣло подмачивала намъ подошвы разбѣгающейся пѣной... Ручная лисица, которая весь вечеръ невѣроятно юрко даже не вертѣлась, а, какъ-то скользила подъ ногами гуляющихъ, подбѣжала къ намъ и, усѣвшись на заднія лапы, внимательно слѣдила за скорлупами, когда мы швыряли ихъ въ море. Она была такъ мала и такъ мила съ своимъ пушистымъ хвостомъ, длиною почти равнымъ стройному тѣльцу, что я понялъ непостижимаго спартанскаго мальчика, котораго всѣ хрестоматіи ставятъ юношеству въ примѣръ физической выносливости. Вы, ко-

нечно, помните, какъ этотъ мальчикъ изловилъ лисенка и, спрятавъ подъ одежду, принесъ въ классъ, какъ лисенокъ изгрызъ ему животъ, какъ мальчикъ, несмотря на то, глазомъ не мигнулъ и отвѣчалъ урокъ, пока нестерпимыя боли не заставили его лишиться чувствъ... Нетрудно до страсти привязаться къ такому хорошенькому и веселому звѣренку...



CERTIFICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

## Константинополь.

(Отрывокъ.)

1896 г.

## Константинополь.

(.auosuqg())

1 8081

зваль можеть достигахть своиме уможь, безь челочьческой

Боже мой, что за содомъ подняли сегодня ночью уличные псы, и какія здѣсь вообще проклятыя ночи... Говорять, будто въ Неаполѣ шумно. Неправда. Неаполь—ангелъ тишины и спокойствія сравнительно съ Перою и Галатою. Въ Неаполѣ шумъ красивый, человѣческій; слагается изъ говора и смѣха сильныхъ грудныхъ голосовъ, изъ уличныхъ пѣсенъ и криковъ торговцевъ, похожихъ на пѣсни. Неаполитанскій шумъ можно положить на музыку, что и сдѣлалъ Оберъ въ «Нѣмой изъ Портичи». Въ Неаполѣ зареветъ оселъ,—и то выходитъ какъ-то кстати, точно удачно примѣненный фаготъ въ инструментовкѣ сложной симфоніи. А здѣсь—какая-то музыка сверхъ-будущаго. Всенющное нарушеніе общественной тишины всѣми зависящими отъ людей и собакъ средствами.

Такъ какъ собакъ въ Константинополѣ приблизительно и по самому скромному счету втрое больше, чѣмъ людей, то да не будетъ поставлено мнѣ въ проступокъ если я сперва займусь преобладающею частью константинопольскаго населенія—четвероногою. Я ненавижу этихъ собакъ ночью, но очень люблю ихъ днемъ. Любопытныя твари. Наблюдать за ними—истинное и весьма поучительное удовольствіе. Врядъ ли, кромѣ константинопольской собаки, осталось на свѣтѣ другое животное, пребывающее въ стольтѣсной дружбѣ съ человѣкомъ, питающееся отъ человѣка, работающее на человѣка, и которое вмѣстѣ съ тѣмъ человѣку не принадлежитъ и никакъ не можетъ считаться ручнымъ. Константинопольская уличная собака ни домаш-

няя, ни дикая; она—сама по себѣ\*). Именно—равноправный членъ города, вмѣстѣ съ человѣкомъ. Она представляетъ собою верхъ культуры и порядка въ общежитіи, которыхъ звѣрь можетъ достигнуть своимъ умомъ, безъ человѣческой помощи и дрессировки.

Въ Скутари, азіатскомъ городкѣ Константинополя, мнѣ встръчались собаки всъхъ возможныхъ и приличествующихъ доброму псу цвѣтовъ, но въ Стамбулѣ, Перѣ, Галатѣ почти исключительно желтыя, изр'ядка грязнос'ярыя, Природный мундиръ константинопольской собаки — рыжеватый: прямое наслёдство предка-шакала. Послё полудня, во время сьесты, мостовыя усвяны клубочками шерститочно дътскія шубки, свернутыя мъхомъ вверхъ. Бдеть экипажъ, — изъ шубокъ поднимаются остренькія мордочки и осматривають возницу. Если править турокъ, собака остается лежать спокойно: она знаеть, что всякій порядочный мусульманинъ уважить ея кейфъ и вѣжливо объъдетъ ее стороною. Если править грекъ, собака встаетъ и, присъвъ у стънки на хвость, лъниво зъваеть, пока фаэтонъ не прокатить мимо: отъ грека легко получить ударъ плети, —собачій культь греку чуждь. Я долго не в'вриль, когда мнѣ говорили, что собаки умѣють различать грековъ отъ турокъ, но потомъ убъдился въ томъ десятками примъровъ. Впрочемъ, теперь я готовъ повърить о константинопольской собакѣ чему угодно, даже не особенно удивлюсь, если скажуть, что она выучилась говорить: только этого ей и не достаеть.

Константинопольская собака—природный статистикъ и политико-экономъ. Сейчасъ я разскажу, какъ упорядочили эти умные звъри систему своего питанія. Кормится константинопольская собака исключительно уличными отбросами. Она была четыреста лътъ главнымъ, если не единственнымъ, ассенизаторомъ города, и лишь въ послъд-

<sup>\*)</sup> Это писано еще до знаменитой нынъ сказки Киплинга о кошкъ, которая была сама по себъ... (1903).

нее время люди пришли ей въ этомъ на помощь. Такъ какъ отбросовъ сравнительно мало, а собакъ много, то мудрые псы учредили строгую и безобидную дѣлежку пищи—по кварталамъ. На каждый городской кварталъ полагается столько-то собакъ. Счетъ свой онѣ знаютъ твердо, и горе, напримъръ, псу съ Большой улицы Перы, если лукавый или голодъ соблазнятъ его забраться воровскимъ манеромъ въ какую-нибудъ захолустную Венеціанскую улицу. Тутъ-то и начинается адская суматоха, шаривари лая, воя, визга, урчанія, рычанія, почти каждую ночь заставлявшія меня вскакивать съ постели и бѣжать къ окну: что это—мятежъ Зеленыхъ и Голубыхъ? Споръ францисканцевъ съ раввинами? Падишахъ Магометь вторично береть городъ приступомъ? Армянская революція? И каждый разъ ночной сторожъ успокаивалъ меня:

 — Ничего, господинъ, это только—собака изъ чужого квартала, убей Богъ ея душу.

Ночные сторожа въ Константинополѣ, подобно собакамъ, созданы главнымъ образомъ для того, чтобы мъшать спать усталымъ путешественникамъ. Говорятъ, будто какаято французская компанія предлагала туркамъ милліонъ рублей за всъхъ собакъ-на шкуру и кожи. Если бы сдёлка состоялась и зависёла отъ меня, то ночныхъ сторожей я отдаль бы съ удовольствіемъ въ придачу даромъ, ибо пользы отъ нихъ, именно съ падишаха Магомета, еще никто не видълъ никакой, а непріятностей они доставляють много. Обязанности сторожа таковы: ежеминутно онъ стучить по тротуару, гдв есть тротуары, или по мостовой длинною толстою палкою, съ пустотою внутри, для резонанса. Тукъ-тукъ-тукъ... Удивительно звонко и гулко это у нихъ выходить: слышно въ комнатъ, точно стучитъ у самой постели въ изголовьъ. Раздражаеть съ непривычки невыносимо. Ну, воть, наконець, слава Богу, свыкся, дремлю, передъ глазами поплылъ туманъ, скользнули двъ-три тъни, предтечи сна... приходен котонкт уждид ви жингоопена втоги Господи помилуй! Кого ръжуть? гдъ пожарь? или опять землетрясеніе? Васъ сбрасываеть съ постели, какъ будто пружиною, сердце колотится въ груди, какъ пойманная птица, лобъ въ поту... Совсѣмъ нечеловѣческій вопль... И опять ничего особеннаго: это ночной сторожъ исполняеть вторую свою обязанность, возвъщаеть добрымъ горожанамъ, который часъ, и что, Аллахъ великъ и милосердъ, на улицахъ все благополучно. Въ промежуткахъ воя и стука, сторожъ коротаеть ночь, распъвая турецкія пъсни. Покойникъ Андреевъ Бурлакъ разсказывалъ, какъ однажды въ вагонъ встосковалась болонка на рукахъ у пассажирки, а та давай ее унимать:

— Перестань, Амишка! у-у-у-у! стыдно! у-у-у! воть и стыдно! у-у-у! что о тебъ подумають? у-у-у!

Сосѣдъ слушалъ-слушалъ,—и не вытерпѣлъ:
— Сударыня,—говоритъ,—будьте милосерды: пусть ужъ одна Амишка воетъ.

Много разъ вспоминался мнв этотъ анекдотъ, когда ночной сторожъ подъ моимъ окномъ принимался воспъвать черные глаза какой-то кызъ, и, вторя ему, заливались жалостнымъ аккомпанементомъ исы всего квартала. И, когда, наконецъ, на зло всему, усталость сморитъ васъ дремотою, - какіе дикіе сны видятся подъ этоть волчій концерть!

Сейчасъ рамазанъ, и стамбульская жизнь слагается такимъ порядкомъ: днемъ правовърные голодаютъ и ходятъ сумрачные и злые, какъ проклятыя души въ аду; а послъ захода солнца благополучно обжираются до отвала и, пьянъя отъ ъды на долго тощій желудокъ, кричать и дурачатся но кофейнямъ до поздней ночи. Гвалть прекращается только къ разсвъту, по слову Корана-«когда можно простымъ глазомъ отличить отъ нитки черной нитку бълую», то-есть часу во второмъ, а въ четыре уже «встаетъ купецъ, идеть разносчикъ, на биржу тянется извозчикъ» — и вся

эта компанія спѣшить увѣдомить почтеннѣйшую публику о своемъ пробужденіи, испуская вопли дикаго ирокеза, иляшущаго танецъ побѣды на могилѣ злѣйшаго своего врага. А въ промежуткѣ—собаки и сторожа, сторожа и собаки. И, для оживленія постояннаго репертуара, сюрпризный дивертисменть—въ родѣ хора пьяныхъ грековъ, которымъ, возвращаясь изъ кафе-шантана, вздумалось вообразить себя итальянцами:

Margarita, pensa a Salvatore, Margarita, l'uomo è cacciatore...

Если бы не шумъ, константинопольская ночь-ночь спокойная. Скандалы — большая рѣдкость. Ночныхъ фей, рокового зла сѣверныхъ большихъ городовъ, на улицахъ не имбется. Постоянные обходы часовыхъ: то одиночкой, то патрулемъ. Нѣкоторое время я возвращался домой довольно поздно и, теряя въ темнотъ представление о запутанномъ лабиринтъ неосвъщенной Перы: —даже главная улица освъщена лишь въ широкой своей части, новой, совсьмь объевропеившейся, а въ переулкахъ- могильный мракъ, — неизмѣнно встрѣчалъ со стороны турецкой полиціи самую предупредительную любезность. Следуеть принять во вниманіе, что и оказывать-то любезность было имъ затруднительно: я ни слова по-турецки, а милъйшіе полиціанты «бельмесь» по всякому другому. И всегда какъ-то дотолковывались до дёла, и меня съ торжествомъ провожали до дверей Hôtel de France, гдь, пожелавь спокойной ночи, почтительнъйше откланивались. Ни разу ни одинъ полицейскій не спросиль сь меня за такіе проводы обычнаго бакшиша и, когда я предлагаль, - всегда отказывались. А еще недавно-всего дътъ пять тому назадъ, въ переулкахъ Перы и Галаты нельзя было, послѣ сумерекъ, ходить безъ револьвера: прохожихъ чуть не на каждомъ углу поджидали ночные грабители, и звать на номощь было напрасно, полиція была въ стачкі съ мошенниками и, когда тѣ хватали людей за горло, еще помогала\*). Занимались грабежомъ, впрочемъ, не столько турки, какъ греки и итальянцы, — отбросы портовъ Марселя, Бриндизи, Александріи. Сейчасъ не совѣтуютъ лишь предпринимать одинокія экскурсіи внизъ отъ Grande Rue de Pera къ Галатѣ по узкимъ, угрюмымъ переулкамъ, гдѣ квартируетъ весь константинопольскій развратъ, — развратъ европейскій, но на quasi-восточный ладъ, грязный и безудержный.

Это—бичъ Константинополя. На каждомъ углу Перы васъ подстерегаетъ «жолифамщикъ»: такою мѣткою кличкою прозвали наши моряки сомнительныхъ, не то приличныхъ, не то прямо изъ острога—сразу не разберешь—господъ въ фескахъ, съ пронырливыми острыми глазками буравчикомъ и съ готовностью, за одинъ наполеонъ, сдѣлать какую угодно мерзость — украсть, отравить, изнасиловать, что хотите. Это даже не пресловутые парижскіе сутенеры,—это что-то хуже, «звѣрѣе». Они выныриваютъ изъ какихъ-то подворотенъ, будто изъ-подъ земли; еще не видишь самого жолифамщика, а уже голосъ его шепчетъ надъ самымъ ухомъ:

## - «Volez vo» jolie femme?

Если его отправляють къ чорту, онъ не смущается и лишь переходить на тотъ языкъ, какъ его обругали. Обругають на другомъ, и онъ на другой, третій. Говорить на всѣхъ діалектахъ одинаково скверно и одинаково бойко. Ни Мопассанъ, ни Катюль Мандесъ, ни Ришпенъ не описали еще формы разврата, которой не предложиль бы вамъ жолифамщикъ—и, что всего курьезнѣе, вовсе не тономъ

<sup>\*)</sup> Теперь опять возродились эти милые нравы. Полицію развратиль терроръ полномочій, предоставленныхъ ей противъ армянскихъ и македонскихъ революціонеровъ. Таинственныя убійства и нападенія въ закоулкахъ ставятся на счеть "комитетцамъ", и тъмъ дъло кончается. Десятки преступленій въ Стамбулъ, совершаемыхъ съ цѣлью грабежа, обращаются лънью и подкупностью полиціи въ "политическія", якобы производимыя неизвъстными злоумышленниками. (1903).

змія - искусителя, н'єть, наобороть, самымь д'єловымь, озабоченнымь, ариеметическимь, можно сказать, тономь.

— Я видъть, синьоръ, что къ вамъ подходилъ Яни. Пошлите его къ чорту: это грязная дрянь, дуракъ. Что онъ знаетъ? Что у него есть? Вся его кліентела—три паршивыя гречанки, изъ которыхъ у одной, —клянусь святою Ириною! — злѣйшая чахотка, а у другой мужъ-шантажистъ и любитъ дѣлать скандалы... А я, синьоръ, я моихъ кліентокъ даже не хвалю! Я только говорю: подите и взгляните. Да! взгляните! И вы тогда поймете, какой человѣкъ Насто, и не захотите знать никого другого. И я не прошу никакихъ денегъ: деньги — если синьору что-нибудь понравится, деньги послѣ. Пусть синьоръ только взглянетъ... Отчего вамъ не взглянуть, синьоръ? Вѣдь это васъ не разорить—взглянуть ничего не стоитъ.

Люди совствъ безпардонные и крайне опасные. Ихъ надо обходить далеко; глухое молчаніе въ отв'єть на ихъ жужжащій шепоть надъ ухомь — единственное действительное средство отъ нихъ отвязаться, хотя и не избавляющее отъ дерзостей вслъдъ. А, если туристъ плотію слабъ и идеть на соблазны жолифамщиковь, то должень сь ними держать не только ухо востро, но и кулакъ, и револьверъ наготовъ. Новички, имъющіе дерзость слъдовать за этими волками въ ихъ трущобы, не разъ попадали въ ловушки, откуда либо выходили безъ кошелька и часовъ, либо вовсе не выходили, либо приходилось, въ счастливомъ случав, прокладывать себв дорогу револьверомъ. Такъ какъ главный элементь, на который разсчитывають константинопольскіе мерзавцы, торгующіе живымъ мясомъ, восточные человъки: греки, персы, армяне, левантинцы, — то и главный товаръ жолифамщиковъ — несовершеннольтнія дъвчонки. Ихъ дрессирують на «ремесло» съ семи - восьми леть и - леть въ одиннадцать продають и пускають въ дальнъйшій обороть. Проститутки двънадцати - тринадцати лътъ самое обыденное явленіе

въ Константинополъ. И, кажется, такое преждевременное развращение дътей даже не преслъдуется ни полиціей, ни закономъ. Я видълъ этихъ несчастныхъ: ни малъйшаго стыда и почти гордость собою—тъмъ, что «я уже женщина»... Хвастовство порокомъ,—безъ всякаго цинизма, а скоръе наивное: вотъ, молъ, какая я умница! si jeune et si bien décorée!.. Контингентъ такихъ отравленныхъ, загубленныхъ бъдняжекъ пополняется преимущественно гречанками и армянками. Современное армянское разореніе бросило въ ряды проституціи множество женщинъ и дътей изъ Азіатской Турціи.

Если жолифамщикъ видитъ, что рыбка не клюетъ на его приманку, и онъ нарвался на опытнаго иностранца, онъ мъняетъ роль и переходитъ на амплуа благороднаго нищаго:

— Въ такомъ случав, муссю, дайте мнв піастръ на ужинъ, одинъ только піастръ... Я сегодня весь день не жралъ, муссю.

Одинъ подобный субъектъ выпрашивалъ у меня по піастру четыре дня подрядъ.

- Да вы все врете, говорю ему на пятый, какъ это можно при вашихъ, въ нѣкоторомъ родѣ блестящихъ дарованіяхъ, голодать пятыя сутки?
- Посмотрите на меня, monsieur, вы увидите, что это правда. Совсѣмъ нѣтъ торговли, муссю. Вотъ уже пятыя сутки я живу исключительно вашими піастрами.

Тонъ и глаза какъ будто правдивые. Дъйствительно, — вглядываюсь — на проходимцъ лица нътъ: голодъ глядитъ изъ каждой ямки желтаго, тощаго лица.

- Собачье же ваше занятіе, если оно, вдобавокъ, такъ плохо васъ кормитъ.
- Истинно собачье, monsieur.
- Тогда зачёмъ же вы имъ занимаетесь? Работали бы...
- Нътъ, ужъ лучше такъ... Я не умъю работать. Знаете,

всъ ремесла такія грязныя, совсъмъ не для порядочнаго человъка. Притомъ не всегда бываютъ дурныя полосы: иной разъ выпадетъ кушъ, —такъ цѣлый мѣсяцъ потомъ живу бариномъ. Случается: дастся фортуна въ руки, —вотъ и обезпеченъ на всю жизнь. Живи въ своемъ конакѣ, принимай гостей, играй въ рулетку. Жизнь —лоттерея, moussiou.

И онъ съ увлеченіемъ разсказаль мнѣ, какъ года два тому назадъ попался на крючекъ его собратьевъ по ремеслу богатый англичанинъ. Почтенный мистеръ Джонъ Буль, начитавшись Байрона и Мура, пожелаль, во что бы то ни стало, имъть романическое приключение въ гаремъ. Съ англичанина содрали 150 фунтовъ и - вмъсто гарема, преспокойно привели его въ захолустный притонъ разврата, меблированный на этоть высокоторжественный случай въ восточномъ вкусъ. Любопытно, что, когда обманъ раскрылся, англичанинъ не только не пожальлъ истраченныхъ денегъ, но решился заплатить ту же сумму вторично - съ тымь лишь, чтобы, на сей разъ, побывать уже въ гаремы настоящемъ. Ему дали честное слово, съ него взяли деньги и... повторили съ нимъ ту же продёлку, только въ другой части города. Англичанинъ убхалъ на родину, счастливый и довольный, а исторія его и посейчась притча во языцъхъ и любимъйшій анекдоть константинопольскихъ гидовъ.

Вечеромъ въ Константинополѣ человѣку, привычному къ образу жизни большихъ европейскихъ и русскихъ городовъ, тоска смертная: совсѣмъ некуда дѣваться. Театровъ настроено много, но въ нихъ ничего не играютъ, потому что антрепренеры ѣдутъ въ Константинополь неохотно, кто ни сниметъ театръ, прогоритъ. Оперетки еще кое-какъ держатся: при мнѣ была даже турецкая, какіе-то армяне изображали на турецкомъ языкѣ «Маскотту». Ужасъ, что такое. Покойники въ гробахъ говорили спасибо, что умерли. Въ антрактѣ оченъ красивая, но оченъ толстая армянка

«изъ общества», по «благосклонному участію», пѣла Una voce росо fa—тоже по-турецки: это было очень смѣшно. Гортанные звуки восточнаго языка престранно контрастировали съ пѣвучею кантиленою Россини. Словомъ, спектакль для слушателей восточнаго факультета и студентовъ Лазаревскаго института въ Москвѣ. Театры Константинополя малы и характеръ ихъ постройки напоминаетъ объ ихъ эфемерности. Одеонъ, напримѣръ, устроенъ великолѣпно, но такъ, чтобы, въ случаѣ плохихъ дѣлъ, было можно мгновенно повернуть въ кафе-шантанъ, съ красивымъ и просторнымъ зеркальнымъ заломъ\*). Кафе-шантаны —совсѣмъ дрянь: поютъ и играютъ отбросы, не принятые ни на какую европейскую «лирическую сцену», какъ важно величаютъ гг. Омоны, Гинцбурги и Комп. свои шато-кабаки.

— Воть варвары - то! — возмущались мои сосѣди по табльдоту, французы, комми-вояжеры, — что дѣлають они по вечерамь? Ходять другь къ другу въ гости? спятъ?.. Въ ихъ кафе-шантанахъ нельзя бывать: свѣжаго человѣка или стошнить отъ сальностей, или, наобороть, возьметь злая скука отъ вялаго исполненія... Ихъ забавляють просто выгнанныя горничныя нашихъ шансонетныхъ пѣвицъ!

Притомъ: всюду рулетка, — и какая! самая шулерская! однъ рожи крупье чего стоять! Проигрывать начнешь, — снимуть рубашку; выиграешь, — ограбять.

— Я здѣсь добродѣтеленъ поневолѣ, — жаловался одинъ русскій, — бѣсъ не придумалъ для Константинополя другихъ соблазновъ кромѣ brasserie и кафе, а эти соблазны приводятъ лишь къ тому высоконравственному результату, что въ десять часовъ ночи я уже въ постели и сплю сномъ праведника.

Кафе и brasseries Перы, дъйствительно, очень хороши, а нъкоторыя—напримъръ, Яни, Splendide Centrale — даже

<sup>\*)</sup> Впослъдствіи именно такая судьба его и постигла. (1901).

великольпны. Ньмцы обособили себь Pilsen-Brasserie, гдь хозяинъ встрѣтилъ насъ чистѣйшею русскою рѣчью:
— Вы можете найти здѣсь самое лучшее пиво.

- Русскій?! « В замення пон зан дова отів заназовная
- Нътъ, я, такъ сказать, брать-славянинъ.

Этоть «такъ сказать, брать-славянинъ» съ самымъ лучшимъ пивомъ напомнилъ мнѣ слѣдующую исторійку. Въ Вънъ фланируетъ по Рингу благополучный россіянинъ. Впереди его какая-то очаровательная, но сомнительная особа. Вдругь, особа спотыкается, и — прежде, чѣмъ россіянинъ подоспѣлъ поддержать — растягивается на тротуарѣ во весь рость. Ушиблась очень больно. Россіянинъ протягиваетъ руку помощи, особа съ трудомъ встаетъ, и — отъ боли — изъ красивыхъ губокъ ея вдругъ вырывается русская фраза изъ числа непредназначенныхъ для печати. Россіянинъ опѣшилъ:

- Русская?! только и нашелся воскликнуть онъ. Очередь опъшить осталась за особою.
- Н-нътъ... сестра-славянка, проворчала она сквозь зубы и торжественно удалилась.

Съ русскимъ языкомъ въ Константинополѣ надо быть осторожнье, чьмъ гдь-либо за границею: изъ десяти, ну, пожалуй, двадцати человъкъ, на улицъ одинъ уже непремѣнно говоритъ по-русски, а двое понимаютъ. Это и удобство, и неудобство. Въ одномъ изъ своихъ парижскихъ очерковъ И. С. Тургеневъ разсказываетъ такой случай. Онъ сидѣлъ съ нѣкоторымъ подозрительнымъ по виду господиномъ на бульварѣ и велъ съ нимъ бесѣду политическаго свойства. Въ это время подходитъ А. И. Герценъ.

— Помилуй, — говорить онъ по-русски Тургеневу, -съ къмъ это ты сидишь? Въдь это шпіонъ, несомнънный наполеоновскій шпіонъ... Достаточно на рожу взглянуть, чтобы убъдиться, что шпіонъ.

Возвращается Тургеневъ къ скамъв, гдв сидить его обруганный собесваникъ, а тоть ему и преподносить: — Воть, г. Ивань, хочу я вамъ сказать: есть у вась, русскихь, скверная привычка выражать за границею по-русски самыя сокровенныя мысли, въ твердой увѣренности, что васъ не понимають. Кто, моль, въ сихъ цивилизованныхъ странахъ знакомъ съ нашимъ дикимъ языкомъ? Кому надо? Вашъ пріятель,—я его знаю: это г. Герценъ, — думалъ, что я не пойму слова, которыя онъ сказалъ вамъ на мой счеть. А я, между тѣмъ, все дословно понялъ.

Никогда не сознаваль я полезности совьта, заклю ченнаго въ этомъ тургеневскомъ разсказѣ, болѣе доказательно, чѣмъ въ путешествіяхъ по южной Европѣ. На Востокѣ русскій языкъ очень нужень, и учатся ему—практически, разумѣется,—охотно и многіе. Не говорю уже о Болгаріи, гдѣ — послѣ паденія Стамбулова — русскій языкъ снова въ такомъ же ходу и распространеніи, какъ, напримѣръ, у насъ французскій. Тамъ нечего и думать секретничать по-русски вслухъ. Но и за болгарскими границами русскій языкъ не разъ награждалъ меня весьма неловкимъ положеніемъ, а тѣхъ, кто говорилъ на немъ — неловкимъ въ квадратѣ, въ кубѣ. Впрочемъ, по большей части — виноваты были встрѣчи не съ иностранцами-руссофонами, но съ соотечественниками...

Первый разъ въ Константинополъ. Тамъ есть прелестный садъ, по названію Таксимъ. Существуеть константинопольская поговорка: кто пилъ воду изъ Таксима,
тоть не покинеть Константинополя навсегда,— вернется.
Грузины Тифлиса выражаются проще и короче: Кура
вода пилъ,—нашъ будешь. Какъ видите, одно и то же.
Лѣтнимъ днемъ среди душнаго, жаркаго и, сказать правду,
весьма отвратительнаго Константинополя, Таксимъ —
чуть ли не единственное мъсто, гдъ можно дышать. Я
забирался въ Таксимъ послъ объда и уходилъ оттуда
лишь передъ закатомъ солнца, который слишкомъ красивъ съ моста Золотого Рога, чтобы, кто можеть его видъть,

вздумаль хоть однажды его пропустить. Въ одно прекрасное послѣ-обѣда сижу въ Таксимѣ и читаю газету. Сижу, какъ водится по восточному — въ фескѣ и туфляхь... Влетають двѣ барыни — худенькія, блѣдненькія, недурныя собой, одѣтыя пестро, но не безвкусно, съ быстрыми глазками и развязными манерами. Мой опытный взглядъ сразу призналъ соотечественницъ: даму просто пріятную и даму пріятную во всѣхъ отношеніяхъ. По тону—южанки: либо изъ Кіева, либо изъ Харькова, но не одесситки, — на этихъ, какъ на всемъ московскомъ, есть особый отпечатокъ. Дамы расположились на скамъѣ, сосѣдней съ моею, и продолжали свой начатый еще раньше разговоръ. Какой?... Скажу стихами Лермонтова изъ «Казначейши»:

Вамъ не случилось двухъ сестеръ Замужнихъ слышать разговоръ?

А изъ-за ширмовъ раза два Такія слышалъ я слова...

Словомъ, не успъли барыни разговориться, а мнѣ уже стало невозможно признаться имъ, что я русскій, и, слѣдовательно, понимаю все, что онѣ говорять. Это значило бы слишкомъ ихъ сконфузить. Душу свой смѣхъ и все ниже и ниже наклоняюсь надъ «Левантскимъ Курьеромъ», кстати посланнымъ мнѣ богами въ руки. Но... вдругъ «разговоръ двухъ сестеръ» обращается на мою собственную персону.

Долженъ оговориться: ораторствовала, собственно, одна, а другая, на всякое замѣчаніе подруги, только хохотала, всплескивала руками и взвизгивала:

— Ахъ, Лидія Александровна! да можно ли это?!

И воть, Лидія Александровна, разсказавъ десятка полтора пикантныхъ анекдотовъ, замѣчаетъ:

— Посмотрите, Леля, какой огромный турокъ сидить... «Огромный турокъ» — это я. Какъ-то Богъ помогъ не фыркнуть... Но затъмъ... затъмъ началась подробная критика моей скромной персоны... критика не только по на-

гляднымъ даннымъ, но и предположительная. Я крѣпился, чтобы не расхохотаться, чуть не до апоплексическаго удара.

— Хотите, Леля, я спрошу, какъ его зовуть?

— Ахъ, Лидія Александровна!

— Въдь, они всъ здъсь — либо Ахметь, либо Юсупь, либо Мустафа...

Тутъ уже я не выдержаль:

— А вотъ и ошиблись: меня зовуть Александромъ, Лидія Александровна...

Два страшныхъ взвизга въ воздухѣ, двѣ убѣгающихъ тѣни по аллеѣ и я—умирающій отъ истерическаго смѣха... На завтра вечеромъ я встрѣтилъ разговорчивыхъ дамъ въ саду Aux petits champs и имѣлъ жестокость почтительнѣй-ше съ ними раскланяться. Боже, какъ онѣ бросились къ выходу!

Не меньщей осторожности съ русскимъ языкомъ требуетъ Вѣна—городъ полуславянскій, съ массою поляковъ, русиновъ, русскихъ евреевъ и проѣзжихъ русскихъ. Однажды сижу у Лейдингера. Я съ пріятелемъ моимъ англичаниномъ, г. Мальтеномъ \*), только что совершилъ долгую экскурсію на Зэммерингъ. Устали и проголодались. Набросились на ѣду, какъ голодные волки. Слышу съ сосѣдняго стола мужской голосъ:

— Нѣтъ, ты посмотри, Маша, какъ жрутъ эти нѣмцы. Этотъ длинный съѣдаетъ уже второй ростбифъ и пьетъ четвертую кружку пильзенскаго пива. Молодцы нѣмцы!

Оборачиваюсь и патріотически спрашиваю:

— Почему же вы думаете, что русскій того же не въ состояніи сдѣлать?

Понятное дѣло,—вмѣсто человѣка, предо мною — статуя Лотовой жены по обращеніи оной въ соль.

<sup>\*)</sup> См. о немъ мою книгу «Сказочныя Были». Статья «Землетрясеніе».

Третій случай...

Шагаю по стриженнымъ аллеямъ вѣнскаго Шенбруннъ-Парка, а передо мною, шагахъ въ десяти, плетется россійскій интеллигентъ, съ гидомъ. Видно, что интеллигенту опротивѣло все: и путешествіе, и Вѣна, и гидъ, и самъ онъ... Но—взялся за гужъ, не говори, что не дюжъ. Терпитъ и смотритъ. Изъ любопытства я послѣдовалъ за этою четой. Показалъ гидъ бѣдному туристу и группу Нептуна, и римскія развалины... Туристъ пыхтитъ и приговариваетъ:

— Римскія развалины... очень, очень прекрасно... Обелискъ... a! это обелискъ! ска-а-ажите, какъ интересно!

Правду сказать, въ Шенбруннѣ нѣтъ ровно ничего, пригоднаго для восхищеній. Кто видалъ Петергофъ, а на русскомъ югѣ Софіевку, Александрію, въ томъ Шенбруннъ возбудитъ только недоумѣніе. Но... гидъ говорить, что надо восхищаться—стало быть, туристу, нечего дѣлать, остается восхищаться.

Наконець, гидъ подводить моего бѣдняка къ какимъто дубамъ и заставляеть ихъ щупать...

Пощупаль... и, видимо, не понимаеть, зачѣмъ щупаль: дубы—какъ дубы... Выраженіе лица у туриста самое разочарованное. Но, надо полагать, дубы были послѣднею каплей, переполнившей чашу его терпѣнія. Дубы сломили его; дубовъ онъ не вынесъ. Слышу вопросъ:

- Ну-съ, обелискъ видѣли, Нептуна видѣли, развалины тоже, дубы щупали... дальше-то что же?
- Дальше, mein Herr, отороп'ввъ, возражаеть юркій гидъ, — дальше... дальше... zahlreiche mithologische Gruppen in allen Theil...

— Zahlreiche?!... O...

Послѣдовало самое откровенное трехэтажное восклицаніе. Это было такъ искренне, такъ отъ души сказано, что я не выдержалъ и сѣлъ на ближнюю скамью, чтобы въ волю отхохотаться.

Мнѣ везло въ томъ отношеніи, что всякій разъ, какъ я попадаль въ Константинополь, между Россіей и Турціей были хорошія политическія отношенія, и русскіе были въ модѣ, на первыхъ мѣстахъ.

— Московъ! карошъ московъ... Инглизъ худой... бормочетъ любой левантинскій купецъ Стамбула, норовя въ то же время всучить вамъ склянку поддѣльнаго розоваго масла, стоимостью въ одинъ франкъ, по крайней мѣрѣ, за десять. Покупая что-либо въ Константинополѣ, я всегда торговался, какъ Шейлокъ съ Тубаломъ, даже мои спутники русскіе конфузились, а, приходя домой, все-таки, узнаваль отъ милѣйшаго хозяина нашей гостиницы m-г Франкля, что переплатилъ вдвое, втрое.

Первое, что бросается смотръть туристь по прівздъ въ Константинополь, это именно то мѣсто, гдѣ и сдираютъ сь него семь шкурь: стамбульскій старый базарь. Я видъль стамбульскій базаръ еще до землетрясенія 1894 года, когда подъ его дряхлыми, Византію помнящими сводами, погибло болъе пятисотъ человъкъ. Теперь онъ утратилъ много изъ своей прежней оригинальности; возобновленія и передълки-некрасивыя пятна и бородавки на его типически восточной физіономіи. Здісь можно иміть втридорога хорошее оружіе, новое и старое: знатоку не жаль отдать деньги, -- попадаются вещи удивительныя, но профанамъ-коллекціонерамъ не сов'тую приступаться къ оружію константинопольскаго базара, — ціну возьмуть огромную, а подсунуть дрянь, а то и просто имитацію вѣнской работы. Я ходиль на базарь исключительно, чтобы смотрёть толиу. Она интереснее и богаче всёхъ товаровь, наполняющихъ базаръ и смежные съ нимъ узкіе кривые переулки, съ дырами и выбоинами на первобытной мостовой, съ медленно ползущими сквозь эти дыры и выбоины потоками жидкой грязи. Бродишь въ хаосъ пестрыхъ лиць, одеждь и такихъ же пестрыхъ криковъ. Левантинскіе евреи, въ фескахъ, перебѣгаютъ вамъ дорогу и, съ

лихорадочными глазами, рекомендують янтарь, платье, шелкъ, золоченыя туфли-по самымъ дешевымъ цѣнамъ... ровно втрое превосходящимъ русскія. Бедуинъ, забывшій навзды для торговли жельзнымъ хламомъ, сидить на кучъ ржавыхъ сабель, ухватовъ, сломанныхъ ружей, пистолетовъ безъ курковъ, закутался въ бѣлый бурнусъ, отъ котораго рожа его, мертво-смуглая, съ неподвижными чертами, кажется вдвое чернъе, и невозмутимо гнусить не то пъсню, не то молитву, не то просто закликъ покупателя. Персы въ острыхъ шапкахъ, — желтолицые, глаза маслинами; наши косоглазые татары изъ Казани; бронзовые нубійцы въ фескахъ, точно приросшихъ къ гладко-бритымъ головамъ, и сътакими мускулами голыхъ рукъ, что взглянуть душа радуется; сирійцы—красавець къ красавцу, въ платкахъ, чалмами намотанныхъ вокругъ головы, съ грудью открытою, несмотря на холодъ, узкимъ прорезомъ незашитой рубахи чуть не по поясъ; дюжіе аскеры султанской гвардіи въ залитыхъ золотомъ мундирахъ; --- все это тъснится пле-чомъ къ плечу, волнуется, колышется, сверкаеть на солнцѣ, пестрить и рябить въ глазахъ неустанною зыбью человъческаго моря. Въ морф этомъ незамфтно тонутъ скромныя фигуры мусульманскихъ женщинъ въ темныхъ мѣшкахъ, скрывающихъ всю фигуру, съ вуалемъ-яшмакомъ на лицъ. Христіанки, — не желая отстать отъ мусульманокъ въ скромности, а также во изб'вжаніе приставанья турокъ-ловеласовъ, весьма безцеремонныхъ къ христіанскимъ красавицамъ если не на дълъ, то на словахъ, — тоже носять свои платки низко на лобъ, оригинальною складкою, напоминающею нъсколько головной уборъ сфинкса. Мъшки и платки, по большей части, полосатые, подобранные въ тынь, изъ одной и той же матеріи. Всв эти Гюльнары, Медоры, Гаиде, Лалла-Рукъ, рожденныя будто бы воспламенять воображение поэтовъ, очень бѣлы (по большей части накрашены), очень толсты, очень глазасты, очень носасты и, въ весьма частыхъ встрѣчахъ, чрезвычайно усасты. Иногда изъ-подъ навъса головного убора, вмъсто бълаго лица, вдругъ сверкнутъ перламутровыя глядълки, блеснетъ чернымъ лакомъ кожа негритянки, съ оттопыренными впередъ толстыми губами. Между ними есть тоже свои красавицы: мнѣ показали на гулянъи въ Aqua Dolce одну такую—супругу какого-то египетскаго купца, христіанина... Это была удивительнъйшая головка, тонко и изящно выточенная изъ чернаго дерева, и только слегка утолщенныя губы, да барашковая курчавость волосъ портили впечатлъніе почти классическихъ чертъ темнокожей красавицы, да взглядъ былъ—какъ у всъхъ цвътныхъ—немного по-звъриному пугливый.

Вообще по зимнему Константинополю съ типомъ восточной красоты, такъ блистательно представленной лѣтомъ въ дачныхъ мъстахъ и на гуляньяхъ Босфора, знакомиться нельзя. Главныя ея представительницы, изнъженныя, капризныя левантинки, по цёлымъ днямъ дрожать отъ холода, тщетно отогрѣваясь у своихъ тандуровъ, или перевзжають въ закрытой кареть — черезъ улицу, въ гости къ пріятельницъ, чтобы тоже посидъть у тандура, благодътельнаго источника зимняго тепла и вмъстъ съ тъмъ всъхъ городскихъ сплетень. Константинопольцы живутъ, какъ видно, очень тъснымъ кружкомъ: всъ какъ-то все про всёхъ знають, и всё обо всёхъ говорять, даже въ самыхъ интимныхъ подробностяхъ, съ такою увфренностью, точно о самихъ себъ. Я былъ въ обществъ русскомъ, францувскомъ, у двухъ итальянцевъ: всюду жаловались на непом'трное сплетничество и лицем'трную pruderie коренного константинопольскаго общества.

— Репутаціи здѣсь не стоять ни одного сантима— говорила мнѣ жена одного француза-коммерсанта, родомь изъ Марселя. — Ихъ губять съ такою же легкостью, какъ убивають хлопушкою муху. Главное, что досадно: общество этихъ господъ съ Леванта — втайнѣ, можеть быть, самое безнравственное общество въ Европѣ. Знаете, какъ англичане:

лицем врили, ханжили, возмущались нами, французами, нашимъ Парижемъ, — и вдругъ разоблаченія «Pall Mall'я», Оскаръ Чайльдъ и пр., и пр. Левантинка спокойно заводить себъ трехъ-четырехъ «друзей дома», и всъ это знають, и прежде всёхъ мужъ, но пока соблюдаются внёшнія приличія—никому до этого д'яла н'ять; она—почтенн'яйшая и добродътельнъйшая женщина и можетъ развратничать, безъ потери репутаціи, сколько ей угодно, въ полное свое удовольствіе. Но воть, если она полюбить искренно не изъ одной блажи, тогда дёло плохо: задумай она разойтись съ мужемъ, — ее зашвыряютъ камнями. Да что говорить о такихъ крайностяхъ! Мою сестру однажды—по просьбѣ ея же мужа — довезъ до дома изъ театра одинъ нашъ общій пріятель, немолодой уже челов'єкъ... На другой день объ этомъ кричалъ весь коммерческій Константинополь, и у двухъ-трехъ тузовъ сестру перестали принимать, а мужа ея въ Галатъ встрътили ироническими взглядами и подлъйшими намеками. А какъ глупо это общество, если бы вы знали! О мужчинахъ скажу только, что они скучны: они ушли съ головою въ дѣла, въ денежную жадность, и выныривають изъ своей золотой пучины лишь для того, чтобы, въ видъ отдыха, наъсться, напиться и купить себъ въ жены или любовницы красивую женщину. Но эти женщины ихъ! Это—идіотки. Говорять, глаза—зеркало души. Воть вамъ прямое опроверженіе: левантинки. Краше ихъ глазъ не найти нигдъ, а души у нихъ вовсе нътъ: у нихъ паръ, какъ у животныхъ. Вы замътъте: у нихъ всегда, если не умное, то задумчивое, мечтательное выражение лица. Между тъмъ, левантинка никогда ни о чемъ не думаетъ, никогда ни о чемъ не мечтаетъ. Лакомка, обжора, самка, щеголиха и сплетница—воть ея составные элементы. Спросите леван тинку объ ея дътяхъ, она затруднится вамъ отвътить, какъ идеть ихъ рость, ихъ здоровье, ихъ воспитаніе. Затоскандальную хронику всего города, и въ особенности посольствъ и иностранныхъ семей изучила наизусть и многое сама присочиняеть. И очень зло, очень подло и искусно—см'єю васъ ув'єрить... А хороши он'є... кто же снорить? хороши собою, какъ ангелы...



### ROP & Y.

тел ская пристивания. И очена как, очена подло и ком економика маса упоринал А мерения опіла, поо же спа опика парода маская пака впасніна.

KOP PV.

Я попаль на Корфу случайно — совершенно по тому же маршруту и рецепту, какъ, три тысячи лѣтъ тому назадъ, попаль сюда же злополучный Одиссей, приблизительно по тѣмъ же причинамъ и, вѣроятно, въ одинаковой съ нимъ степени нравственнаго удрученія и физическаго разстройства.

Въ гимназіи, гдѣ я имѣлъ удовольствіе нѣкогда обучаться, быль сторожь-по имени Шенкевичь. Онъ дружилъ съ гимназистами и, будучи человѣкомъ весьма любознательнымъ, обожалъ тъхъ, кто не лънился пересказать ему, что интереснаго было въ классъ. Преимущественно же интересовался онъ Гомеромъ, а въ Гомерѣ быстроногимъ увы! Шенкевичъ упорно звалъ его долговязымъ! — Ахиллесомъ и хитроумнымъ Одиссеемъ. Юношескій возрасть жалости не знаеть, уваженія къ любознательности въ немъ тоже немного. Классическія пристрастія сторожа гимназисты обратили въ посмѣшище. Одинъ изъ моихъ товарищей Н. П. - большой комическій таланть, изъ котораго впослъдствіи, сверхъ всъхъ ожиданій, вышелъ не второй Андреевъ-Бурлакъ, но весьма серьезный и солидный врачъ-вздумалъ разсказывать Шенкевичу Одиссею приблизительно въ томъ духѣ и на томъ quasi-народномъ языкѣ, какъ покойный И. Ө. Горбуновъ разсказываль о всемірномъ потопѣ и столпотвореніи вавилонскомъ. Вы, конечно, слыхали, какъ становой вхалъ съ колокольчикомъ на мертвое тѣло Авеля, а исправникъ, съ колокольчикомъ же, обгонялъ его, спѣша на усмиреніе смѣсившихся языковъ.

- Динь-динь-динь!
- Что такое?
- Становой ѣдетъ.
- Что случилось?
- Каинъ Авеля убилъ.
- Хоронись въ ковчегъ, робята, а то въ понятые позовутъ!
  - Динь-динь!
  - Что такое?
- Исправникъ ъдетъ.
- Пошто 'вдеть?
- -- Языки смѣсились!
  - Кто смѣсилъ?
- то Хамъ! питатоноку прами в жи ливиния и
- Позвать его, с...!

Ну, такъ вотъ въ этомъ-же родѣ П....ъ передалъ Шенкевичу страданія, вынесенныя Одиссеемъ за то, что спутники его «съѣли быковъ Геліоса, надъ нами ходящаго бога». Можетъ-быть, теперь оно и не показалось бы смѣшно, но тогда, по юности лѣтъ нашихъ, мы хохотали до слезъ, слушая, какъ П....ъ, съ невозмутимою, до мрачности даже доходящею серьезностью, повѣствовалъ:

«Выпили, закусили.... и взыскался вокругъ себя Одиссей.

- A гдѣ же, госпожа Цирцея, теперича къ примѣру будутъ мои товарищи?
- A товарищей вашихъ, господинъ Одиссей, я загнала въ хлѣвъ, за дурную ихнюю поведенцію.
- Однако-фунть! Всеё-то капральство?!
- И оченно просто, потому какъ они въ дому набезобразили и вопче, не къ чести вашей сказать, довольно даже простонародные свиньи.

Одиссей, какъ будучи человъкъ военный, — въ обиду:

— Ахъ, говоритъ, мадамъ! такой вы изъ себя розанчикъ, и столь жестокія ваши слова! Совсѣмъ занапрасно вы такъ много неглиже съ христолюбивымъ воинствомъ! А что надѣлали вамъ шкандалу, на томъ извините: народъ артельный, время праздничное—Успленья матушка....»

Грѣхъ Одиссеевыхъ спутниковъ, что съѣли они быковъ Геліоса, надъ нами ходящаго бога, въ пересказѣ П... а

приняль соотвътственную окраску:

— Сидитъ Одиссей, бештексъ съ горчицей кушаетъ, а въ календарь не глядитъ. Посмотрълъ въ календарь, —и взвылъ: анъ, на дворъто пятница!

Разсказъ объ Одиссеевомъ беззаконномъ мясоъдъ произвель странное впечатлъніе. Шенкевичъ—солдатъ благочестивый и богомольный—сразу понизиль свою прежнюю симпатію къ Одиссею процентовъ на пятьдесятъ. Мы разсказывали, какъ страдалъ горемычный царь Итаки отъ одноглазаго Полифема, отъ дъяволоподобныхъ Лестригоновъ, отъ лающей Сциллы, отъ чаръ хитрой Цирцеи, а упрямый стражъ нашихъ шинелей, ничуть не умиляясь, знай—твердилъ одно:

— И ништо ему! подъломъ! не жри, нехристь, мясища по пятницамъ!

Этотъ Шенкевичъ съ «мясищемъ по пятницамъ» воскресъ въ моемъ воображеніи, когда я высадился на берегъ Корфу—такимъ же разбитымъ и измученнымъ, какъ герой Одиссеи; обоихъ насъ истрепало о скалы и подводные камни сердитое море. За что разсвирѣпѣлъ на меня Посейдонъ, не знаю; какъ говоритъ Гейне: «я ни одного камня не разрушилъ на стѣнахъ священной Трои, ни одного волоска не спалилъ на глазу Полифема, Посейдону любезнаго сына». Тѣмъ не менѣе коварный богъ голубой стихіи напалъ на меня на купаньи въ водахъ Патраса съ такою злобною силою, что Паллада-Аеина, исконная покровительница шляющихся по свѣту писателей-туристовъ, вытащила меня на берегъ полуживымъ. Для этой благородной

цѣли богиня приняла видъ быкоподобнаго греческаго матроса, который, когда я очнулся, — первымъ дъломъ ругательски меня изругаль за неосторожность, а потомъ полуотвель, полуотнесь въ ближайшій кабакъ отпаивать рицинатомъ. Это-вино, настоенное на смолахъ. Вы помните чудотворный бальзамъ, который варилъ Донъ-Кихотъ въ качествъ лъкарства противъ самыхъ страшныхъ ранъ и противъ всъхъ болъзней? Помните и плачевныя послъдствія волшебнаго бальзама для желудковъ достославнаго рыцаря и его върнаго Санчо-Пансо? Ну, такъ я сильно подозрѣваю, что рициновое вино ведеть свое происхожденіе по прямой линіи отъ стряпни Ламанскаго героя. О вкуст можете составить понятіе, накапавъ въ стаканъ лафита канель двадцать скипидара, канель десять керосина, съ прибавкою малой толики толченаго сургуча. Смѣшай, выпей и.... если доживешь до завтра, не повторяй опыта: не всегда можно искушать судьбу безнаказанно. Говорять, что рицинать превосходно сохраняется и отлично выносить самую дальнюю перевозку. Очень можеть быть, но - вопросъ: зачёмъ сохранять такое мёсиво и кому куда надо его перевозить? Иностранцы пробують рициновыя вина только ради couleur locale или по необходимости, но греки... виновать, они любять, чтобы ихъ звали эллинами-пьють и не нахвалятся. На здоровье!

Быкоподобная Паллада морского вѣдомства свезла меня на мерзѣйшій пароходъ «Scilla» мерзѣйшаго итальянскаго (сициліанскаго) общества Florio е Rubattino. Однако, надо было радоваться уже и тому, что попаль только въ Сциллу, а не въ Харибду—въ родѣ парохода той же компаніи «Segesta», на которомъ тащился я однажды изъ Генуи въ Неаполь. И тѣсно, и грязно, и лампаднымъ масломъ воняеть, кормятъ скверно, и вмѣсто вина какая-то гуща изъ сицилійскаго винограда, и пароходишко неустойчивый, треплетъ его море, какъ скорлупу. Путь отъ Патраса до Корфу весьма живописенъ, но «не требуй пѣсенъ отъ пѣвца, когда жи-

тейскія волненья», а морскія—тьмъ паче: не жди описаній отъ туриста, когда по воль волнь онъ чувствуеть себя наполовину живымъ человькомъ, наполовину готовымъ къ сковородь бифштексомъ, уготованнымъ для пира людовдовъ. За полночь началась качка: боковая, килевая и вселенская. Въ каютахъ вой, ругань и морская бользнь. Я отъ этой прелести избавленъ,—серьезно избавленъ, а не такъ, какъ увъряеть Джеромъ К. Джеромъ: будто—кто всъхъ храбрье относится къ морской бользни на сушъ, тому всъхъ хуже приходится отъ нея на моръ. Нътъ, я спокойно объдаю и пью вино, когда кругомъ никто не въ силахъ проглотить ничего кромъ рюмки коньяку, куска лимона, сухого чернослива, когда среди пассажировъ повально разыгрываются траги-комическія сцены, въ родъ пресловутаго морского суда, изъ «Путешествія въ Китай»:

- Votre nom?
- Anatole.
- Métier?
- Ma...la...de...
  - Pendu!

— Merci.... et, cher monsieur, plus vite, au nom du ciel! Я помню генерала, который на Черномъ морѣ серьезно грозилъ капитану отдать его подъ судъ, «ежели вы, сударь, немедленно меня не высадите!»—и никакъ не хотълъ принять въ соображеніе, что до берега мало-мало пятьдесятъ узловъ, а времена Моисея, когда въ модѣ было пѣшешествовать по морю, яко по суху, давно миновались.

И тогда я отлично питался, не испытывая даже головокруженія, и хохоталъ надъ болящими. Но, если качка не вліяеть на меня, какъ средство внутреннее, дала она моимъ бокамъ знать себя въ эту ночь, какъ средство наружное. Если бы вы знали, что такое хорошая качка для избитаго по всему тѣлу человѣка! Безпомощно катаясь по довольно жесткому дивану каютъ-компаніи, я, право, начиналь уже жальть, что не остался лежать хладнымъ трупомъ подъ скалами патрасскаго побережья.

Утро прекратило качку, и мы подошли къ Корфу по гладкому, сизому морю, подъблистающимъ синимъ небомъ. Чудный островъ! Недаромъ Гомеръ помѣстилъ на немъ блаженныхъ феаковъ и—на передышку отъ вселенскаго горемыканья — загналъ сюда Одиссея сидѣть у очага царя Алкиноя, слушать пѣсни вѣщаго Демодока и цѣловаться по угламъ съ прекрасною Навзикаей.

По Гомеру, Навзикая была прекрасная царевна и хорошая прачка-два качества, врядъ ли соединимыя въ нашъ въкъ. Преемницы Навзикаи въ современномъ потомствъ, къ сожальнію, сохранили гораздо больше признаковъ второго ея качества, чемъ перваго. Ужъ куда неизящны! Некрасивы, коротки, какъ обрубки, съ квадратными таліями и вульгарными лицами. Должно быть, —весьма вфрныя супруги, хорошія матери и образцовыя хозяйки. Если таковы были и древнія феакійки, я Одиссею не завидую, а Гомеру удивляюсь. Видно, правда, что «и великій Гомеръ ошибался». Но врядъ ли. Есть прямое доказательство, что . у стараго слепого поэта быль тонко развить вкусь на женскую красоту. Онъ провозгласилъ смирнянокъ самыми прекрасными женщинами на свътъ, и до сихъ поръ, бродя по набережной Смирны, только ахаешь: такія великольпныя женскія лица встръчаются на каждомъ шагу. Значить, не Гомеръ лжетъ, а корфіотки выродились \*).

Впрочемъ, здѣсь ли точно жили феакійки и феаки, еще подлежитъ сомнѣнію. Риманъ въ своихъ изысканіяхъ объ Іоническихъ островахъ доказываетъ, что никакихъ феа-

<sup>\*)</sup> Это только въ городъ. Болъя отъ патрасскихъ ушибовъ, въ 1894 году я не въ состояніи былъ дълать экскурсіи внутрь острова. Посътивъ Корфу вторично въ 1901 году, я изъъздилъ его вдоль и поперекъ и беру обратно свои слова о красотъ корфіотокъ: и мужское, и женское населеніе корфіотской деревни прекрасно. Попадаются очень часто божественные типы античныхъ статуй... (1903).

кійцевъ на Корфу не было, а были... в роятно, англичане, — съ лордомъ Алкиноемъ, въ качествъ губернатора. Я нахожу противъ этой теоріи лишь одно возраженіе: на островъ имъются какіе-то воображаемые «сады Алкиноя», но нъть ему памятника. Будь Алкиной англичаниномъ, ужъ торчалъ бы, въ честь его, какой-нибудь обелискъ. Англійскіе монументы покрывають всю эспланаду-огромный центральный скверъ города Корфу: сэръ Фредерикъ Адамъ (1823—1832) построилъ водопроводъ, бронзовая статуя; сэръ Томасъ Майтландъ и сэръ Говардъ Дугласъ были просто англійскими комиссарами, — одному обелискъ, другому круглая бесёдка въ стилъ старинныхъ «Храмовъ Утьхъ», «Пріютовъ уединеннаго воздыханія», «Эрмитажей любви» и пр., и пр. изъ стараго помѣщичьяго сада блаженной памяти крѣпостной Россіи. Въ такихъ бесѣдкахъ объяснялись въ любви Лизамъ Лаврецкіе и, вследъ затъмъ, — неравенъ часъ! — приказчикъ поролъ провинившагося поваренка, чтобы подальше оть господъ, - не обезпокоиль бы, пащенокь, барскія ушки своимь крикомь.

Неанглійскихъ памятниковъ — два: Капо д'Истріа, главъ недолговъчной автономіи Іоническихъ острововъ, и маршалу Шулембургу, который въ 1716 году отразиль отъ Корфу несмътныя оттоманскія орды Ахмета III. Вся исторія Корфу занята тімь, что кто-нибудь отражаеть чьи-нибудь орды. Это началось еще за семь съ половиною въковъ до Христа, когда Корфу колонизовалъ кориноянинъ Герсикрать. Тогда островь звался Дрепанонь, или Спэріэ. Сейчасъ онъ, для грековъ, Коркира, а Корфу-итальянское названіе, съ этимологіей такого происхожденія. Скалы, гдъ возвышается мъстная цитадель, называются Корофо (Корюфо). Ихъ двъ. Бхать въ Корциру значило ъхать къ Корюфамъ — είς Κορυφούς (ейсъ Корюфусъ), откуда уже ясно сокращеніе Корфу. Наука словообразованія, опора сравнительнаго языковъдънія, прекрасная наука. Съ ея помощью можно доказать, что угодно. Утверждаль же

одинъ филологъ, что лисица, нѣмецкій Fuchs, происходить отъ греческаго алопексъ. Отбрось а, —говорилъ онъ, — будеть лопексъ; отбрось л, —опексъ; отбрось о, —выйдетъ пексъ. Пексъ —пиксъ —паксъ —пуксъ: вотъ вамъ и Fuchs!

Корфіоты дрались со всёми государствами древней Европы, начиная съ своихъ старшихъ братьевъ-кориноянъ. Ихъ тянуло больше къ Италіи, чёмъ къ Греціи. А въ римскихъ своихъ связяхъ они всегда во-время примыкали къ сильнъйшей сторонъ. Были, такъ сказать, австріяками древняго міра и, задолго до Меттерниха, удивляли вселенную своею политическою непорядочностью. Держались за Помпея, но умѣли, когда онъ палъ, поклониться и Цезарю. Шли за Брутомъ и Кассіемъ, но, когда «послѣдніе римляне», при Филиппахъ, проткнули своими собственными мечами свои собственные животы, благополучно признали Октавія и Антонія. Поддерживали Антонія противъ Октавія, но... туть удача оставила корфіотовь: этоть побівдитель, всегда спокойный, благоразумный и своевременный, не даль имъ срока перемънить фронть, а нагрянуль и произвель жестокую экзекуцію... Въ средніе въка мелькають на Корфу варвары, византійцы, крестоносцы, норманскіе герцоги – разбойники изъ Сициліи, Комнены, неаполитанцы. Въ 1386 году здёсь водворились венеціанцы-истые создатели новаго Корфу и его культуры. Они построили неприступную цитадель и великольпную гавань, маяки, башни, церкви; насажали гарнизоновъ съ наемными удальцами – начальниками, полурыцарями, полубандитами; дрались съ турками, торговали, съ кѣмъ придется, и чѣмъ можно, то выръзали другихъ, то сами бывали переръзаны, поголовно вымирали отъ чумы и опять населяли островъ... Словомъ, общая исторія всѣхъ венеціанскихъ колоній. Последнею замечательной страницей въ исторіи Корфу является августовское сидънье 1814 года, когда французскій гарнизонъ съ нев роятной храбростью боролся противъ гораздо сильнвишихъ численно войскъ англійской осады. Климать и море Корфу, его ласкающее уединеніе излѣчили нервное разстройство и меланхолическій пси-хозъ императрицы Елизаветы Австрійской. Здѣсь все дышеть памятью ея пребыванія,—какъ въ Сорренто—памятью императрицы Маріи Александровны, супруги императора Александра II. Великолѣпная Strada Marina—лучшая изъ прогулокъ въ городѣ Корфу—переименована въ бульваръ императрицы Елизаветы.

Да! эта Strada Marina—въ самомъ дѣлѣ, лѣкарство отъ психическихъ недомоганій. Она успокаиваетъ и возвышаеть душу. Придешь вечеромъ на безконечную, щеголеватую набережную, прильнешь къ периламъ, да ужъ и отрываться не хочется. До самаго горизонта -- гладкое яхонтовое море; чуть морщить его, чуть всплескиваеть у берега. Изъ - за дальняго острова медленно ползеть огромный красный шаръ луны, точно только-что выкупанный въ крови. И, чемъ выше ползеть онъ въ темносиній хрусталь неба, тімь ніжніе и ясніе становятся и самъ онъ, и озаренная имъ ночь; кровавые оттънки переходять въ золотые, золото-въ серебро; даль мерцаеть фосфорическимъ туманомъ; просвътляется высь, просвътляется море... Золотой столбъ убъгаетъ по водамъ въ голубой просторъ, — чѣмъ дальше, тѣмъ шире и ярче, пока не исчезаеть гдіб-то на границій моря и воздуха въ раздольи серебрянаго блеска. Барки, парусныя лодки застыли на блестящихъ волнахъ черными пятнами. Ихъ даже не качаеть, — теплое безв'тріе; п'єсни съ нихъ слышатся... дрожать, трепещуть въ воздухѣ... «О, Эллада, Эллада!.. \*)» - пород вы от верение обе эти одого в жевой от

Трещать цикады. Уныло дудить удодь. Протяжно кричать какія-то особенныя лягушки—странный звукь,

<sup>\*)</sup> Къ сожалънію, вся эта поэзія берега — въ прошломъ. Въ 1901 году я нашелъ городской берегъ въ Корфу въ мерзости запустънія, а море, загрязненное свалками, ужасно воняло. Смерть благодътельницы острова, императрицы Елизаветы, дурно отозвалась на его благосостояніи. (1903).

схожій съ полицейскимъ свисткомъ, только piano pianissimo... Заведеть подводный городовой свою тихую минорную трель и дрожить на ней добрую четверть часа, не переставая.

Пѣсенъ много—только не такихъ бы пѣсенъ сюда надо. Греки слишкомъ немузыкально гнусятъ; итальянцы здѣсь—все изъ интеллигенціи, тянутъ, слѣдовательно, «образованную» музыку: «Cavalleria Rusticana», «Pescatori di perle»... Хотѣлось бы—какъ въ Италіи: въ воздухѣ колеблется, какъ стрекотанье кузнечика, тремоло мандолины, ему глухо поддакивають баски гитары, льется широкая народная кантилена тенора съ звучною и низкою второю баритона...

Stanotte e bello lu mare, Cantando e bel a vocare, Vocando e bel a cantare...

Все это, однако, лишь въ концѣ набережной, у предмъстья Гарицы. Ближе къ городу-нарядная гуляющая толпа. Дамы — неизмѣнно въ черныхъ туалетахъ. Мужчины — точно только сейчась изъ магазина готоваго платья, гдф ихъ экипировали съ ногъ до головы по вфнскимъ моделямъ. Много иностранцевъ — англичанъ и австріаковъ. Аристократія острова сплошь коммерческая. Если слышите славянскую рвчь, —навврное, далматинецъ. Какъ большинство греческихъ городовъ, Корфу живетъ ночью, хотя днемъ въ немъ и нътъ такого каторжнаго пекла, какъ, напримъръ, въ Аоинахъ. Тридцать градусовъ жары въ Аоинахъ невыносимы, въ Константинополъ тяжелы, а въ Корфу ихъ мало замъчаешь: море дышетъ со всъхъ сторонъ. Все равно, что на Капри, гдъ къ вечеру даже прохладно: подумываешь, не набросить ли пальто, а, тъмъ временемъ, въ Неаполь, за три часа морского пути, при той же самой температурь, отъ удушающей жары чувствуешь себя гдь-то на границь между человѣкомъ въ аффектѣ «убійства по умоизступленію» и бѣшеною собакою.

Купаться на Корфу хорошо. Надо удивляться, что купанья Корфу не гремять по свъту, какъ сравнительно недалекіе отъ него итальянскіе Римини, Лидо, Анціо, Віареджіо, Санъ-Ремо, Санта-Маргарита. Они такъ же хороши по качеству воды, какъ всѣ названные бадорты, но едва ли не лучше устроены. Кабины чистенькія, аккуратныя, съ простыми, но красивыми туалетными приборами; въ каждую проведена пръсная вода, чтобы обмывать соль съ волосъ и лица послѣ купанья. Limite для неумъющихъ плавать—на итальянскихъ купаньяхъ, обыкновенно, гнилая веревка, связывающая расшатанные столбы — зд'ясь представляеть непроницаемую решетку изъ жельзныхъ прутьевъ, до самаго дна. Кто желаетъ непремённо помёряться съ морскимъ пространствомъ, долженъ перелъзать черезъ эту преграду. Но, такъ какъ площадь, охватываемая limite, весьма значительна, то особенной надобности въ морскомъ просторѣ не ощущается. Тъмъ болье, что плохой пловецъ можеть испытать сильныя ощущенія и въ предълахъ limite. Уже прямо отъ берега глубина выше пояса; ступилъ нѣсколько шаговъ впередъ, — и «съ головкой»: не угодно ли плыть? Самыя удобныя купанья для того, чтобы выучиться плавать; захлебываться и барахтаться можешь, сколько угодно, а утонуть нельзя: и берегь-только руку протянуть, и съ берега следять сторожа въ купальныхъ костюмахъ, и лодочники въ легкихъ шлюпкахъ скользятъ вдоль limite. Женское купанье, говорять, обставлено еще большими удобствами. Совм'єстных і мужских і женских купаній, какъ въ Италіи,—зд'єсь н'ёть. Ихъ считають на восток'є верхомъ неприличія, почти безстыдствомъ. Однако, въ итальянскихъ бадортахъ я никогда не наблюдалъ неприличныхъ сценъ, а только было весело. Но даже и на цёломудренныхъ началахъ раздъленія половъ, корфіоты купаются не иначе, какъ въ полныхъ купальныхъ костюмахъ, т. е. въ глухихъ джерсэ, — казалось бы и безполезныхъ. Вода — теплая,

какъ парное молоко, голубая и прозрачная на огромную глубину, хотя и не доходить до хрустальной прозрачности водъ ни Капри, ни даже Кастелламаре. Есть, сравнительно съ послъдними, и еще одинъ пробълъ: море окрестностей Везувія насыщается у береговъ обильными минеральными источниками вулканического происхожденія чаще всего сърными. Здъсь только горько-соленая вода... Зато какая вода! Жаль вылъзать изъ нея. Англичане купаются здёсь почти круглый годь: температура воды очень ръдко падаеть ниже 15° \*). Корфіоты, въ лътнее время, только что не живуть въ моръ: купаются даже по солнечномъ закатъ, при свътъ луны, когда итальянца вы силою не затащите въ воду. «Ночью купаются только ревматики, женщины и дъти», говорять мужики на неаполитанскомъ побережьъ. А здъсь, пользуясь сумракомъ, дъти, дъвушки, подростки прямо съ набережной лъзуть въ море и полощутся между подводныхъ камней... Хохотъ, визгъ, бултыханье воды... Превесело!

decrevin on a country remains common consumation of common and common and common commo

The owner or Centical examination in a minimum 1894. The co

<sup>\*)</sup> Вода, попрежнему, удивительная, но самое stabilimento страшно одряхлъло и стало неряшливо. (1903).

#### Ахиллейонъ.

Лишь розы отцвѣтають, Амврозіей дыша, Въ Элизій улетаетъ Ихъ легкая душа. И тамъ, гдѣ волны сонны Забвеніе несуть, Ихъ тѣни благовонны Надъ Легою цвѣтутъ...

Эти граціозные стихи великаго русскаго поэта сами собою возродились въ моей намяти, когда я очутился впервые, одинъ-одинешенекъ, въ паркѣ виллы Ахиллейонъ на островѣ Корфу. Нигдѣ никогда не испытывалъ я впечатлѣнія болѣе глубокой и прекрасной тишины. Поэтъ Щербина, въ чудесномъ стихотвореніи, описалъ Элладу мертвою красавицею, въ родѣ спящей царевны, въ гробу роскошной природы подъ кровомъ вѣчно синяго неба. Представленіе чудной, могучей и красивой жизни, обмершей въ ожиданіи, скоро ли сказочный царевичъ придетъ нарушить оковы смертнаго сна и воззвать красавицу на новое веселье и счастье, розлито по всей виллѣ. Именно — Элизій, населенный снами, грезами, тѣнями и сказками. Какъ будто — царство идей, а не предметовъ: тѣни отцвѣтшихъ розъ надъ сонными ручьями, несущими забвеніе.

Вилла Ахиллейонъ принадлежала австрійской императриць Елизаветь, такъ трагически кончившей жизнь свою

подъ ножомъ убійцы. Въ чудныхъ и таинственныхъ садахъ Корфу она искала излѣченія отъ меланхоліи, жестоко ее удручавшей. Мрачное исканіе какого-то, именно, забвенія, потребность воды изъ Леты было характернымъ двигателемъ жизни этой женщины, съ сердцемъ, чувствительнымъ, какъ эолова арфа, полнымъ глубоко-поэтическихъ и, по большей части, страдательныхъ настроеній. Ихъ подсказывали императрицѣ и природный характеръ ея, и жизнь—на рѣдкость неудачно сложившаяся жизнь, съ вѣчными грозовыми тучами на горизонтѣ.

Если трагическая поэзія вернется къ идей рока, управлявшей вдохновеніями древнихъ драматурговъ, то врядъ ли будущій Эсхилъ или Софоклъ найдетъ для такой трагедіи сюжеть болье подходящій, героя болье достойнаго, чымъ жизнь императора Франца-Іосифа и семьи его. Кроткій, умный, любимый, достойный счастья монархъ— въ семейномъ быту своемъ, безспорно, несчастный пій изъ смертныхъ. Мечъ насильственной смерти простертъ надъ его домомъ, ужасъ за ужасомъ смынялся въ его стынахъ. Въ исторіи Габсбурговъ было много кровавыхъ, грозныхъ страницъ насилія надъ подданными и надъ народами, которые не хотыли быть ихъ подданными. Можно подумать, что слыпая судьба, вспомнивъ страницы эти, стала, по закону возмездія, вымещать на императоръ-потомкъ грыхи императоровъ-предковъ, не желая знать, что удары ея падають на жертву неповинную.

Убійство, самоубійство, безуміе, неврастенія, физическая чахлость всѣ бѣдствія вырожденія окружили императора Франца-Іосифа, въ частномъ быту его, злорадною, насмѣшливою толною съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ нога его коснулась ступеней трона. Судьба послала ему долгую жизнь и царствованіе—и отравила каждую минуту ихъ! Ни одной розы безъ шиповъ, ни одного вѣнка безъ колючаго терна. Въ самую свѣтлую минуту жизни этотъ нравственный мученикъ не могъ радоваться иначе, какъ

сквозь слезы, потому что предшествующая минута, навърное, несла ему какое-нибудь тяжкое горе, а послъдующая грозила новымъ разочарованіемъ. Пятьдесять льть «благополучнаго», какъ принято выражаться, царствованія!.. Бросить взглядь въ глубину этого огромнаго срока, — что за тяжкій крестный путь представляется глазамъ! У католиковъ есть обрядъ особыхъ пилигримствъ по «кальваріямъ», когда богомольцы ходять отъ часовни къ часовнъ, отъ креста къ кресту, сопровождая эти переходы воспоминаніями о страстяхъ Христовыхъ: вотъ гора моленія о чашѣ, вотъ римская преторія, гдѣ бичують Христа, воть Голгова... Въ прежнія времена богомольцы, въ соотвътствіи съ указаніями евангельскихъ событій, жестоко истязали плоть свою. Такою же нравственною кальваріей, переходомъ отъ горя къ горю, воистину «хожденіемъ по мукамъ» должна быть память злополучнаго монарха, когда онъ углубляется въ картины своего прошлаго. Человъкъ добра и мира, онъ окруженъ потоками крови... и чьей крови! — самыхъ близкихъ, самыхъ дорогихъ ему людей. Разстрѣлянный Максимиліань, безь в'єсти пропавшій эрцгерцогь Іоаннь, самоубійца Рудольфъ, заръзанная злодъемъ Елизавета... Какіе страшные житейскіе этапы!.. Безъ семьи, безъ прямого наслёдника, подъ градомъ бёдствій, престарёлый императоръ доживаетъ свой въкъ одинокимъ сиротою... «О, если бы върно взвъшены были вопли мои, и вмъстъ съ ними положили на вѣсы страданіе мое! Оно, вѣрно, перетянуло бы песокъ морей!»

Бываютъ семьи, приближаясь къ которымъ человѣкъ вдругъ чувствуетъ нѣчто въ родѣ какъ бы нравственнаго удушья. Отчего?—необъяснимо.

Люди, казалось бы, прекрасные, честные, добрые, благожелательные, ласковые, но — тяжело съ ними! И имъ самимъ тяжело другъ съ другомъ. Чувствуется вліяніе чего-то зловѣщаго, запахъ какого-то тлѣнія...

точно незримо висить надъ семьею какая-то злая, непреодолимая сила — мойра древнихъ, и вотъ-вотъ рухнеть всею тяжестью и раздавитъ. Оть такихъ семей часто сторонятся даже несуевърные люди, какъ бы опасаясь заразиться отъ нихъ несчастьемъ...

#### "Въгу! бъда надъ этимъ домомъ! Въгу, да не погибну съ нимъ!"

Подобное настроеніе-частое, историческое повтореніе въ царственномъ дом'в Габсбурговъ, начиная еще съ Карла V. Но никогда не сказывалось оно вътакомъ яркомъ напряженіи, съ такой мучительною наглядностью, какъ при императорѣ Францѣ-Іосифѣ. Удрученность эту сознаетъ одинаково самъ онъ, народъ его, иностранцы, подъ нею изнывають ближайшіе члены его семьи. Всв они стараются по возможности уклоняться отъ близости къ великой власти, которой невольными участниками сдёлало ихъ право рожденія. Отвращение къ высокому сану-характерная семейная черта дома Франца-Іосифа. Ею больлъ престолонаслъдникъ Рудольфъ, много было ея въ императрицѣ Елизаветь, всего же ярче выразилась она въ эрцгерцогь Іоаннь, который отказался оть рода и племени со всыми правами, имъ принадлежащими, и превратился въ простого моряка Іогана Орта. Самъ Францъ-Іосифъ—скоръе невольникъ престола, чъмъ его обладатель; въ теченіе пятидесяти літь его царствованія, слухи о возможномъ его отреченіи возникали не менье пяти разъ и держались всегда съ упорствомъ, ясно доказательнымъ, что они возникали не безъ основаній. Императоръ оставался у власти, очевидно, не по собственному пристрастію къ ней, но по необходимости, не по воль, но противъ воли, по чувству долга общественнаго.

Въ бътствъ отъ тяжелыхъ сновъ вънскаго дворца, Іоганъ Ортъ, невъдомо куда, уплылъ въ далекое море. Рудольфъ ползалъ по алыпійскимъ скаламъ, стръляя орловъ и соколовъ для своей орнитологической коллекціи,

а Елизавета заключилась въ чудеса Ахиллейона. Его сады, скалы, воды и небо спасли императрицу. Она увхала отсюда здоровою, но призраки ея болвзни—кажется впечатлительному туристу—еще блуждають по аллеямъ въ лунныя прозрачныя ночи, мучатся на скалахъ, облитые краснымъ заревомъ заката, рыдають въ пвсняхъ соловьевъ надъ цввтниками, опьяняющими воздухъ благо-уханіемъ влюбленныхъ розъ.

Надъ этимъ міромъ грезъ господствуетъ храмъ, посвященный императрицею полубогу поэзіи XIX вѣка—тому, кто всѣхъ ярче передалъ въ своихъ «отравленныхъ» пѣсняхъ тайны любовнаго безумія: Генриху Гейне... Мраморный поэтъ спитъ между «кипарисами, резедою и лиліями», съ «одинокою слезкою» на щекѣ и ждетъ, онѣмѣлый, но все еще любящій и грезящій, когда рука любимой женщины «постучитъ въ крышку его гроба и возвѣститъ ему вѣчный день».

Монументь купался въ розовыхъ отблескахъ вечерней зари, когда я, со своею дорожною спутницей, вторично прошелъ въ Ахиллейонъ проститься съ нимъ передъ отъвздомъ съ Корфу.

— Здѣсь хорошо должно быть при лунѣ,—замѣтила моя дама.—На одной выставкѣ въ Вѣнѣ я видѣла картину, гдѣ этотъ памятникъ изображенъ при лунномъ свѣтѣ: очень красиво. Рядомъ была огромная картина — «Послѣдняя мысль Гейне»... Онъ, истомленный, умирающій, вытянулъ впередъ руки въ послѣдней агоніи, а къ нему со всѣхъ сторонъ летятъ женщины, которымъ онъ посвятилъ свою любовь и свои пѣсни... Эту картину художникъ написалъ подъ впечатлѣніемъ здѣшняго памятника и этой природы. А между тѣмъ,—развѣ это правда? Развѣ послѣднія мысли Гейне были о любви?

Я невольно улыбнулся. Мнѣ пришло на память знаменитое «Завѣщаніе нѣмецкаго поэта»:

"Ну, конецъ существованью!
Приступаю къ завъщанью
И съ любовію готовъ
Надълить моихъ враговъ.
Этимъ людямъ, честнымъ, твердымъ,
Добродътельнымъ и гордымъ,
Я навъки отдаю
Немощь страшную мою:
И слюну, что давитъ глотку,
И въ спинномъ мозгу сухотку,
И конвульсіи, и злой,
Чисто-прусскій геморой!.."

Но вслухъ я, разумѣется, этихъ стиховъ не напомнилъ, а, напротивъ, разсердился на самого себя за свою совершенно русскую способность ввести комическую нотку въ самый патетическій концертъ. Русскіе какъ-то не умѣютъ отдаваться красивымъ впечатлѣніямъ цѣльно. У славянъ—изъ интеллигенціи— располовиненныя души. Если одна половина въ восторгѣ, другая скептически наблюдаетъ, критикуетъ и подтруниваетъ. Если одна половина души негодуетъ, другая—уже въ сомнѣніи: а, можетъ быть, негодовать не изъ-чего? И игра не стоитъ свѣчъ? Вѣчное раздвоеніе, изъ котораго, какъ прямой потомокъ, родится и наше принципіальное къ большинству «вопросовъ» равнодушіе...

— Какъ вамъ сказать?—возразилъ я, — Гейне такъ часто и охотно умиралъ въ своихъ стихахъ, что догадаться, когда онъ, въ этихъ разнообразныхъ смертяхъ, былъ правдивъ, довольно мудрено... Но здѣсь такъ хорошо, что хочется вѣрить вашему художнику и, вмѣстѣ съ нимъ, идеализировать поэта... Здѣсь все дышетъ любовью, вся жизнъ проходитъ въ любви, и самая смерть должна поглощаться любовью... Это—какъ въ рыцарскихъ поэмахъ: человѣкъ любилъ до самой смерти и не замѣчалъ, когда кончалась любовь и начиналась смерть.

Императрица Елизавета обожала Гейне: едва ли не по ея иниціативѣ былъ затѣянъ монументъ ему въ Дюссельдорфѣ, о которомъ возникло столько споровъ, надо ли его ставить, — по крайней мъръ, императрица выразила желаніе поддержать это д'яло и оказать ему щедрую помощь. На Корфу, въ уединеніи своемъ, она окружила память любимаго поэта почти религіознымъ культомъ. «Предъ нимъ курились оиміамы и воздвигались алтари». Едва ли сама императрица не была поэтессою. Въ настоящее время, въ царственныхъ домахъ Европы много членовъ отдаеть свои досуги литературнымъ занятіямъ, таковы: К. Р., шведскій король Оскаръ, князь черногорскій Николай, Карменъ Сильва, итальянская королева Маргарита. Ничего нътъ удивительнаго, если къ благородному увлеченію поэтическимъ творчествомъ была причастна и императрица Елизавета, столь склонная къ возвышеннымъ мыслямъ и мечтательному настроенію. Да на Корфу не только такая чуткая душа, а кто хотите, станетъ поэтомъ! Вѣдь этотъ островъ родина любви, — осколокъ минической золотой планеты любви, низринутой нѣкогда съ неба на землю!

Кстати, объ этой легендъ корфіотовъ.

Докторъ, англичанинъ, который лѣчилъ меня на Корфу отъ патрасскихъ ушибовъ, состоявшій нѣкогда при особѣ императрицы Елизаветы, увѣрялъ меня, будто мѣстная сказка о золотой планетѣ, перешедшая въ народъ, плодъ поэтической фантазіи императрицы. Насколько справедливо это, не берусь рѣшать; въ свое время, я записалъ сказку и сдѣлалъ изъ нея фантастическій разсказъ \*)...

1898.



<sup>\*)</sup> См. мой сборникъ « $\Gamma$ резы и Tыли», разсказъ «Золотая планета».

сороль Оскаръ, киззь черногорский Пиколай, Карменъ

Империтрина Раниванот воската Ганне, одна да пет 10 см. чов соотнить «Усым и Увых», разскать «Золотая пла-

## Князь Фердинандъ Болгарскій.

(Изъ корреспонденцій 1894 и 1896 годовъ).

О король Ялександрь.

(Посмертная замътка).

# Князь Фердинандъ Болгарскій.

(Изъ корреспоиденийй 1894 и 1896 годовъ).

О король Ялександрь.

(Посмертвая замътка)

### Князь Фердинандъ Болгарскій.

(Изъ корреспонденцій 1894 и 1896 годовъ).

Я быль свидѣтелемь двухь важныхъ политическихъ моментовъ, создавшихъ почти неожиданно новое русло въ теченіи современной болгарской исторіи: смутныхъ дней 1894 года, когда паль Степанъ Стамбуловъ и рухнуль упроченный имъ режимъ, и радостныхъ празднествъ 2 февраля 1896 года, когда воля Государя Императора Николая Александровича положила предѣлъ тягостному отчужденію Россіи и Болгаріи и, признавъ принца Фердинанда Кобургскаго законнымъ княземъ болгарскимъ, возстановила дипломатическія, торговыя и обще-культурныя отношенія между двумя славянскими государствами, прерванныя въ теченіе почти десяти лѣтъ.

Судьба позволила мнѣ быть первою ласточкою наступившей теперь весны. Восемь лъть суровая бдительность Стамбулова заграждала русскому журналисту доступъ въ Болгарію. Восемь літь русское общество получало извістія объ этой злополучной странв изъ крайне сомнительныхъ третьихъ рукъ австро-германской печати, враждебной идев славянскаго единенія, создавшей послвдовательную систему оглашать ложные слухи, фальшивые документы, обманныя характеристики и корреспонденціи, которыя, безпорядочно волнуя и болгарское, и русское общественное мнвніе, разжигали все большее и большее недовольство съ объихъ сторонъ. Русскія газеты были запрещены Стамбуловымъ ко ввозу въ Болгарію, но его органъ «Свобода» усердно перепечатывалъ на своихъ страницахъ каждую безтактную выходку нашихъ шовинистовь, которая могла бы послужить доказательствомь, что русскіе—кровные враги болгарской независимости. Къ сожальнію, наша печать, въ огромномъ большинствъ случаевъ, обращалась съ болгарскою прессою по тому же рецепту: подчеркивала голоса, враждебные Россіи, и совершенно замалчивала голоса, възывавшіе о миръ и согласіи.

Кром'в австро-германской печати, органами посредничества между Россіей и Болгаріей за этоть печальный періодъ были болгарскіе эмигранты, укрытые Россіею послъ грознаго разгрома регентствомъ Стамбулова и Ко заговорщиковъ 9 августа—противъ князя Александра I Баттенберга, послѣ казней Паницы, Узунова, Панова, послѣ убійства Бельчева и лицемърнаго процесса по этому убійству, съ неправою казнью Миларова и его друзей въ финалъ, -- казнью, за которую именно и поплатился Степанъ Стамбуловъ своею буйною головою. Изърусскихъ, въ стамбуловскую пору, посътили Болгарію два писателя риг sang: одинъ бывшій дипломать, другой — корреспонденть изъ крайнихъ шовинистовъ. Оба скользнули по Болгаріи мелькомъ и не съ цѣлью описать ея дѣйствительное положеніе, но въ нам'вреніи попытать въ ней счастья со своими проектами политическаго упорядоченія болгарорусскихъ отношеній. Наконецъ, писали кое-что немногочисленные русскіе политическіе эмигранты, пріютившіеся въ Болгаріи. Одинъ русскій государственный мужъ, въ Петербургъ, имълъ полное основание сказать мнъ, когда, передъ первою повздкою, я завхаль къ нему съ прощальнымъ визитомъ:

— Главное, пишите свои корреспонденціи, какъ лѣтопись, — «добру и злу внимая равнодушно, не вѣдая ни жалости, ни гнѣва». Помните: мы такъ отвыкли отъ Болгаріи, такъ основательно сбились съ пути въ ея лабиринтѣ, что въ отнощеніи болгарскаго вопроса можемъ по совѣсти признаться, какъ Фаустъ: «мы не знаемъ ничего, что точно стоило бы знанья».

Я никогда не занимался политикою и, равнодушный ко всѣмъ болгарскимъ партіямъ, не могъ удариться въ политиканство. Отъ меня требовали и ждали простого разсказа, кто изъ политическихъ дѣятелей что творить въ Болгаріи, требовали впечатлѣній совершенно объективныхъ, способныхъ явиться твердымъ и незаподозрѣннымъ матеріаломъ для сужденія по нимъ о чувствахъ болгарскаго народа и правительства. Эту задачу я и старался выполнить и, кажется, небезуспѣшно и небезполезно.

За эти строки меня могуть упрекнуть въ нескромности. Пускай! Я купиль себѣ право быть нескромнымъ дорогою цѣною: въ свое время я столько вытерпѣлъ за Болгарію брани и насмѣшекъ и отъ вѣнскихъ руссофобовъ, и отъ россійскихъ шовинистовъ, отъ сознательныхъ и безсознательныхъ враговъ славянскаго единенія, что мое путешествіе, какъ говорится, мнѣ сокомъ вышло. Побѣдили однако мои, а не ихъ взгляды.

Во время празднествъ 2 февраля я имѣлъ удовольствіе встрѣчать въ княжескомъ конакѣ лицъ, которыя, еще за два дня, не знали для Фердинанда иныхъ титуловъ, какъ «узурпаторъ», «авантюристъ», «австрійскій поручикъ». Теперь они весьма почтительно именовали его «ваше царское высочество» и съ низкими поклонами принимали дарованные имъ ордена.

У насъ, русскихъ, есть одна очень дурная и вредная намъ національная черта. Когда мы ссоримся съ кѣмънибудь, мы находимъ странное удовольствіе воображать своего непріятеля глупѣе, слабѣе, неловче, невѣжественнѣе, чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ. Этотъ способъ политическаго опошленія, устами стоголосой прессы, былъ примѣненъ и къ Фердинанду Кобургскому. Когда, впервые отъѣзжая въ Софію, я взялся за русскія газеты съ цѣлью выжать изъ нихъ хоть приблизительное понятіе: къ кому собственно я ѣду? что это за человѣкъ?—я пришелъ къ убѣжденію, что ни одна изъ русскихъ газеть сама не имѣ-

еть ни мальйшаго понятія о принць Кобургскомъ (по эффектному полемическому титулу Каравелова — «князъ части болгарскаго народа») и отдёлывается въ войнё противъ него смъшками, шуточками, либо ругательными общими мъстами. Я узналь, что у Фердинанда-большой носъ, что Стамбуловъ «чуть не билъ его», что ему «поднесли гарбузъ» сначала всѣ именитыя невѣсты Европы, что у него есть строгая и бойкая мамаша Клементина, что сидить онъ на болгарскомъ престолѣ едва ли не исключительно по заказу и для удовольствія политическихъ карикатуристовъ и газетныхъ передовиковъ; когда нътъ темы, то валяй съ принца Фердинанда! не съ чего, — такъ съ бубенъ! Больше ничего не узналъ. Однако, мнъ стало странно, какими же колдовскими чарами этотъ смѣшной, ограниченный, трусливый, ненавистный народу поручикъ съ большимъ носомъ ухитряется сидъть на незаконно занятомъ имъ тронъ восемь лътъ сряду, на зло непризнанію его державами, нарушая конституцію, среди въчной борьбы политическихъ партій? Нѣть, тутъ что-то не такъ!

И уже въ Букурештѣ я убѣдился, что заподозрѣнное мною «не такъ»—дѣйствительно, совсѣмъ «не такъ».

— Не върьте полемической болтовнъ. Фердинандъ—
человъкъ чрезвычайно приличный и, вопреки юмористическимъ о немъ толкамъ, безспорно умный. Смѣшнымъ
его дѣлаютъ фатовство и франтовство: камни, перстни,
изнѣженныя манеры. Но не надо забывать, что онъ еще
молодъ, не уходился, что онъ страшно богатъ и воспитанъ
въ австрійской арміи, гдѣ франтовство вообще развито
больше, чѣмъ, напримѣръ, среди нашего офицерства. Тамъ
все щегольки. Франтовство— его личная слабость, а не государственное дѣло, и драгоцѣнные камни не мѣшаютъ ему
быть сильнымъ политикомъ. Отставку Стамбулова онъ провелъ такимъ ловкимъ и смѣлымъ ходомъ, \*) что показалъ

<sup>\*)</sup> См. о томъ подробно мою книгу «Недавніе Люди», статья «Степанъ Стамбуловъ».

себя совсѣмъ въ новомъ свѣтѣ. Говорю вамъ: это—въ дипломатическихъ шахматахъ будущаго — очень недюжинный и внимательный игрокъ.

Такъ рекомендовалъ принца Кобургскаго вовсе не другъ и не поклонникъ его, а, напротивъ, человѣкъ, положительно отвергавшій возможность, чтобы когда-нибудь Европа признала Фердинанда болгарскимъ княземъ, сколько бы Стамбуловыхъ ни смѣнилъ онъ у премьерскаго портфеля. Правда, не ожидая для Фердинанда офиціальнаго признанія, дипломатъ предполагалъ, что Кобурга не потревожатъ на болгарскомъ тронѣ, и, хотя непризнанный, онъ доцарствуетъ до самой смерти или до совершеннолѣтія своего престолонаслѣдника.

— И, пожалуй, лучше пусть царствуеть онъ, чёмъ искать новаго, заводя за-ново смуту избранія, конституціонныхъ компромиссовъ, создавая муку для Болгаріи и безконечный рядъ неловкихъ положеній для всѣхъ безът исключенія державъ европейскаго концерта... Что за радость снова попятить страну на восемь лътъ назадъ къ междуцарствію послѣ Баттенберга? Какъ ни разбирайте, Кобургъ утвержденъ уже въ Болгаріи — силою давности. Воть уже семь лъть, какъ онъ себъ живеть да поживаеть въ Софіи загадкою для всей Европы, непризнанный никъмъ, кромъ своихъ подданныхъ, а этими — съ гръхомъ пополамъ. Семь лътъ! Послушайте, если вы поставите эту воть чернильницу на столь и не тронете ее съ мъста, то и она, предметь бездушный, безвольный и недвижимый, должна оставить подъ собою глубокій сл'єдъ. Такъ и Кобургъ, безспорно, уже углубился, въёлся, какъ говорятъ, въ болгарскую жизнь. Въ Европъ могуть дълать видъ, будто Кобурга нъть, но, если наступить такой моменть, что его, дъйствительно, не будеть, и Европъ придется возиться съ новыми болгарскими претендентами, тогда она должна будеть убъдиться, что Кобургь былъ...

Недълю спустя послъ этого разговора, г. Стоиловъ

представиль меня князю Фердинанду на софійскомь вокзаль жельзной дороги, когда княгиня Марія-Луиза отправлялась въ Франценсбадъ. Она, какъ предполагаемая участница паденія Стамбулова, была тогда въ апогев своей популярности. Проводы поэтому вышли очень торжественные. Тогда, на первомъ знакомствв, князь сказалъ мнв лишь нвсколько любезныхъ словъ. Общій смысль ихъ быль таковъ:

— Вы желали видъть нашу страну; я удовлетворилъ ваше желаніе. Смотрите все, что вамъ угодно, и откровенно пишите все, что вы увидите.

Это было сказано уже на платформ' вагона. Затымъ князь, провожавшій свою супругу до Цариброда (сербской границы), вошель въ вагонъ и повздъ тронулся... Раскланиваясь изъ окна вагона, князь зам'тно выд'ьлиль изъ общаго поклона придворной толи в — особый для меня, чёмъ и надълаль софійскимъ политиканамъ толковъ на цѣлый день. Здѣсь не укрывается отъ всеобщаго вниманія и наблюденія ни одна мелочь въ поведеніи офиціальнаго лица, все обсуждается, все принимается во вниманіе. Князь быль особенно любезень сь корреспондентомъ русской газеты, даже самъ пожелалъ, чтобы корреспонденть этоть быль ему представлень, —значить, князь въ руссофильскомъ настроеніи ума и духа. А такъ какъ руссофильская партія тогда была въ Болгаріи наивліятельнъишею и наиоткровеннъишею, то, стало быть, «на нашей улицѣ праздникъ».

Прошла еще недѣля. Согласно личному обѣщанію князя и г. Стоилова, я получиль аудіенцію во дворцѣ. Дворець, дороговизною и мнимой роскошью котораго такъ попрекали Баттенберга (даже Лавелэ!), не великъ и только комфортабеленъ, не больше. Аристократическій вкусъ двухъ послѣдовательныхъ обитателей-хозяевъ дворца не позволилъ испортить зданіе чрезмѣрно кричащими заявленіями: «вотъ какъ мы богаты». Баттенбергъ этого не могъ сдѣлать по бѣдности, Кобургъ не захотѣлъ по здравому смы-

слу. Однако—два года спустя— я нашель во дворцѣ большія перемѣны въ пользу его пышности и нарядности,— его бѣлая столовая, тронный залъ, красная пріемная стали прямо великолѣпны. Княжескій дворецъ—передѣлка стараго конака турецкаго паши-намѣстника. Здѣсь же была и государственная тюрьма. Въ стѣнахъ той самой бѣлой столовой, гдѣ теперь лились такія славянофильскія рѣчи, турецкіе палачи допрашивали и пытали болгарскаго патріота Василія Левскаго и отсюда повели его на убой.

Мнѣ пришлось обождать князя нѣсколько минутъ въ въ аванъ-залъ, всецъло посвященной памяти князя Александра Баттенберга: здёсь его портреть, сабля-подарокъ Царя-Освободителя, самарское знамя болгарскихъ дружинъ, ружья русско-турецкой и сербско-болгарской войны. Половина ствны, у входныхъ дверей, занята огромнымъ и очень удачнымъ портретомъ Императора Александра И. Среди залы стеклянная витрина съ адресами отъ болгарскихъ городовъ, поднесенными князю Фердинанду по случаю его бракосочетанія съ княгиней Маріей-Луизой. Приглашение во дворецъ было прислано мнѣ письмомъ на русскомъ языкъ: обстоятельству этому мои софійскіе знакомые придавали весьма много значенія; можеть быть, такъ оно и есть, не знаю, — я въ этикетъ не знатокъ. Выжидая князя, мы, съ его флигель-адъютантомъ г. Стояновымъ, который именно и писаль письмо, обсуждали, помнить ли онъ правила россійской грамматики, — онъ въ своихъ познаніяхъ сомнѣвался, а я его утѣшалъ, что все въ русскомъ письм' обстоить благополучно, и есть въ Россіи русскіе, которые не только пишутъ хуже, но еще и печатаютъ писанное. На объдъ, въ честь экзарха, 31 января, мы возобновили знакомство съ этимъ симпатичнымъ и на-диво красивымъ юношею и весело вспоминали наши первыя грамматическія сов'єщанія.

Провели къ князю— въ не особенно обширный залъ, заставленный мебелью съ шелковой малиновой обивкою.

Князь Фердинандь, въ бѣломъ кителѣ съ нѣсколькими орденами (простите: назвать ихъ не умѣю, ибо форменныя отлички, погоны, выпушки и петлички—не по моей части) и, дѣйствительно, какъ мнѣ его описывали раньше, со множествомъ дорогихъ перстней на холеныхъ рукахъ, показался изъ своего кабинета. Во второй пріѣздъ мой перстни уже исчезли. Доняли ли князя выходки на этотъ счетъ прессы, или онъ счелъ неудобнымъ сверкать камнями въ присутствіи столь важныхъ гостей, какъ русскіе и турецкіе послы, экзархъ Іосифъ, все болгарское духовенство etc.,—не знаю.

Манеры Фердинанда замъчательно изящны и мягки – до вкрадчивости; маленькіе стрые глаза смотрять весело и «себѣ на умѣ»; интонаціи голоса, явственнаго, но не громкаго, спокойны и любезно - предупредительны. Въ пылу разговора, онъ не замѣчаеть своей привычки жестикулировать лівой рукой и поминутно касаться платья собесідника. Носъ принца, такъ безбожно вытягиваемый европейскими и нашими карикатуристами, въ дъйствительности — самый безобидный носъ, безъ особенныхъ преувеличеній со стороны матери-природы и ничуть не портить удлиненный оваль лица. Князь очень занимается своею наружностью. Онъ слегка сутуловать. Но, пока молодъ, круглота спины и высокія плечи не мѣшають ему, а скорѣе помогають: дають осанистость и солидность не по лътамъ. Онъ держится очень прямо, часто откидывая голову назадъ; желая сказать что-нибудь, что вы должны хорошо запомнить, онъ долго смотрить въ глаза собесъднику улыбающимся, но проницательнымъ и значительнымъ взглядомъ:

- Не переври—дескать...
- Здравствуйте,—началь князь по-французски,—я очень радь видьть русскаго журналиста въ своемъ дворць. Этого, къ сожальнію, давно пе случалось. Вы довольны своимъ прівздомъ въ Софію и болгарскими впечатльніями?
- Очень доволенъ, ваше высочество; я не ожидаль

встрѣтить такъ много порядка въ странѣ и такой радушный пріемъ повсюду.

- Вы, оказывается, мой ближайшій сосѣдъ, прерваль князь; Стояновъ сказалъ мнѣ, что вы живете въ отелѣ Кобургъ (противъ дворца). Вы выбрали отель, названіе котораго не можетъ звучать пріятно для русскаго уха.
- Ваше высочество, будемъ надъяться, что когда-нибудь этотъ звукъ станетъ болъе для насъ пріятнымъ, — возразилъ я—какъ потомъ упрекали меня болгары, маленькой непреднамъренною двусмысленностью; но князъ принялъ эту фразу, какъ и намъревался я ее произнести, въ смыслъ самомъ благопріятномъ для него.

Въ послѣднее наше свиданіе послѣ 2 февраля, когда князь призвалъ меня къ себѣ, чтобы проститься онъ сказалъ, между прочимъ:

- Помните, какъ два года назадъ—мы бесѣдовали съ вами, строя всякія теоретическія возможности выйти изъ тяжелаго напряженія, въ какое поставила Болгарію и Россію ихъ взаимная политика! Мы не предчувствовали, что жизнь разрѣшить этотъ вопросъ сама и гораздо скорѣе, чѣмъ можно было предполагать.
- Виновать, ваше царское высочество, возразиль я, я позволю себѣ замѣтить, что уже тогда ждалъ для Болгаріи всего лучшаго. Можеть быть, вы припомните, что на ваши слова, будто имя Кобургъ непріятно звучить для русскаго уха, я выразилъ надежду, что скоро звукъ этотъ станетъ для насъ болѣе отраднымъ...

Князь весело засмѣялся.

— Это истина! Это истина! — воскликнулъ онъ. —Я хорошо помню.

Возвращаюсь къ первой аудіенціи 1894 г.

- Трудно исправить прошлое, очень трудно...—задумчиво произнесъ князь.
  - Подождемъ будущихъ фактовъ, сказаль я.
  - Какихъ фактовъ? быстро переспросилъ князъ,

настороживъ свое вниманіе. Надо замѣтить, что и болгары, и ихъ правительственные люди относились къ моей поѣздкѣ въ первое время довольно подозрительно: имъ не хотѣлось вѣрить, что я попалъ въ Софію только какъ журналисть, — они все желали видѣть во мнѣ посланца офиціознаго, въ родѣ С. С. Татищева... Противъ этого много приходилось спорить.

- Я хочу сказать, что историческія ошибки не исправляются однимъ почеркомъ пера, и согласіе между двумя разрозненными государствами не возстановляется въ одинъ день.
- Да, сказаль князь, сбирая кожу на лбу въ серьезныя морщины, я не отрицаю, что Россія имѣла много причинъ къ неудовольствію за минувшія восемь лѣть. Ее вызывали на ссоры, ее раздражали часто безъ всякаго повода, заводили раздоръ ради раздора. Я неоднократно говориль Стамбулову, что такъ нельзя, но мои слова не оказывали должнаго дѣйствія. Онъ быль сильнѣе меня.
- Я не могу скрыть отъ вашего высочества, что отставка Стамбулова произвела върусскомъ обществъ отрадное впечатлъние.
- Русское общество имѣло право не любить Стамбулова, я это понимаю, —возразиль князь. Но за что оно
  всегда высказывалось противъ меня? Что я ему сдѣлалъ?
  Его оскорблялъ Стамбуловъ. Но развѣ Стамбуловъ я, а
  я—Стамбуловъ? Про меня распространили слухъ, будто я
  лишь безсловесный исполнитель стамбуловскихъ намѣреній, и, однако, преслѣдовали меня съ большимъ ожесточеніемъ, чѣмъ Стамбулова. Меня гласно обзывали узурпаторомъ, авантюристомъ. Я не узурпаторъ: я сѣлъ на тронъ
  по призванію народной воли, провозглашенной великимъ
  народнымъ собраніемъ. Говорятъ: оно незаконное. Почему
  я обязанъ былъ вѣрить тѣмъ, кто это утверждаетъ? Почему законно собраніе, провозгласившес княземъ Баттенберга,
  и которое Баттенбергъ, однако, долженъ былъ сперва дважды

распустить, а потомъ нарушить, изъ-за его хаотичности, конституцію пресловутыми полномочіями 1881 г.? Признають ли меня, нѣть ли великія державы Европы, но Болгаріей я признань, и, такъ какъ болгарскій князь—не для великихъ державъ, а для Болгаріи, значить, я не узурпаторъ. Я происхожу отъслишкомъ благородной родословной вѣтви, чтобы можно было называть меня авантюристомъ. Русское правительство и общественное мнѣніе не могутъ не сознавать всего этого: зачѣмъ же оскорблять меня и усиливать вражду словами, когда она и безъ того уже достаточно доказана фактами?

Все сказанное я привожу съ буквальной точностью.

Кстати о «благородной родословной вътви». Въ свое время надълала много шума легенда о происхождении князя Фердинанда отъ св. великой княгини Ольги. По изследованию архимандрита Леонида, извъстнаго археолога, великая княгиня Ольга была родомъ не изъ Пскова, какъ обычно думають, но болгарка. У нея была пра-правнука, дочь Ярослава Мудраго, Анна Ярославна, которая вышла замужъ за Генриха I, короля французскаго. Отъ сего послъдняго, по прямой линіи, происходить принцесса Климентина, мать князя Фердинанда... Такимъ образомъ, въ последнемъ соединяются русская, болгарская и французская кровь. Легенда достаточно нелѣпа, чтобы быть остроумною — и обратно. Болгары надъ нею хохотали. Самъ князь принялъ ее, какъ придворную шутку. По крайней мѣрѣ, когда онъ говорить объ изобрѣтенномъ для него новомъ происхожденіи по русско-болгарско-французской линіи, въ глазахъ его начинають бъгать весьма веселые огоньки, и уголки губъ складываются въ проническую улыбку. Но ему очень хочется ославянить нъсколько свое происхождение, и онъ охотно намекаеть на принадлежность свою къ династіи Витинговъ, корень которой — славянскій...

— Вотъ что, — сказалъ князь Фердинандъ — позвольте мнѣ васъ предупредить: я желаю, чтобы нашъ разговоръ

не быль interview, спеціально назначеннымь для печати, во всей своей цёлости. Я приняль вась не какъ журналиста раг excellence, а какъ русскаго человѣка и писателя. Мнѣ хотѣлось бы говорить откровенно, чего я, разумѣется, не могу сдѣлать, разъ наша бесѣда обратится въ interview. Общія впечатлѣнія, общіе выводы, общія мнѣнія, взятыя вами изъ разговора со мною—къ вашимъ услугамъ, но я желаль бы, чтобы факты и нѣкоторыя частныя указанія и замѣчанія, необходимыя для меня въ настоящей бесѣдѣ, остались бы между нами. Вы можете заявить, что видѣли меня и говорили о такихъ-то вопросахъ, можете указать общее направленіе моихъ мыслей, какъ вы ихъ поняли, но остальное—частный разговоръ, отнюдь не для печати. Я не буду въ претензіи, если вы будете разсказывать нашу бесѣду, но положительно противъ ея подробнаго оглашенія.

Въ свое время я сдержалъ объщаніе, но факты, которые были тогда тайною, давно уже стали общимъ достояніемъ. Все, что говорено было княземъ о паденіи Стамбулова, вошло въ позднѣйшую мою статью о послѣднемъ. (См. сборникъ «Недавніе Люди»).

Между прочимъ князь Фердинандъ говорилъ мнѣ:

— Увъряють, будто я врагь всего русскаго. Это неправда. Что я не могу сейчась питать особенно пылкихь дружескихь чувствь къ странъ, гдѣ меня ежеминутно оскорбляють и обзывають бранными именами, понятно; но я не врагь Россіи. Наобороть. Меня къ ней влечеть, тянеть. Не знаю, какимъ предчувствіемъ меня всегда съ дътства тянуло ко всему славянскому. Я присутствовалъ, двадцатилътнимъ мальчикомъ, на коронаціи Государя Императора Александра III, и зрѣлище это глубоко залегло въ мою память, въ мою душу, какъ свидътельство величія и могущества Россіи. Судьба сдѣлала меня болгарскимъ княземъ... Върьте: на болгарской почвъ я сталъ болгариномъ, и, какъ для всякаго болгарина, память Царя-Освободителя для меня священна, его завъты ненарушимы. Моя малень-

кая страна—Болгарія для болгарь—должна быть одинаково вні вражды и вні господствующаго вліянія внішнихь силь. Я одинаково хорошь съ Віной, Берлиномь, Лондономь но они не оказывають на наши діла давленія, какъ не оказываеть его и Петербургь, съ которымъ мы вовсе не хороши. Сейчась въ Болгаріи ніть русскаго вліянія, но вірьте—ніть и ничьего другого.

Въ 1896 году, когда всѣ наши не безъ удивленія повторяли руссофильскія и славянофильскія рѣчи князя фердинанда, — однажды (послѣ обѣда въ честь экзарха) князь сдѣлалъ мнѣ знакъ подойти къ нему.

- Вы, который знаете меня два года, сказаль онъ, находите ли вы, что я перем'внился въ моихъ взглядахъ и желаніяхъ?
- Нѣть, ваше высочество: если слова—точное изображеніе мыслей, то вы и тогда думали такъ же, какъ и теперь.
- Неужели такъ трудно повърить въ искренность человъка? возразилъ онъ не безъ горечи, задумчиво глядя мнъ въ глаза.

Я промолчалъ. Онъ, улыбаясь, продолжалъ:

— Радость моя пришла ко мнѣ немножко поздно, но, слава Богу, что она пришла!.. Кажется, я заслужиль ее — ждалъ и териѣлъ долго...

Послѣ паденія Стамбулова, которое было принято всею Европою за первый сигналь къ признанію князя Фердинанда, много носились съ идеею, пущенною, кажется, капитаномъ Бендеровымъ: о переизбраніи князя. Личное самолюбіе не позволяло Фердинанду рѣшиться на эту мѣру, въ то время совершенно для него безопасную, потому что лѣтомъ 1894 года къ нему примкнули положительно всѣ партіи и фракціи партій политической Болгаріи, кромѣ стамбулистовъ.

Болгарскіе же государственные люди протестовали противъ переизбранія по такимъ мотивамъ:

 Какой видъ имѣло бы переизбраніе? Всѣ рѣшительно считають Фердинанда законнымъ княземъ-и вдругъ, пожалуйте: начинайте снова провърку этой законности! Зачьмъ? Потому что это угодно иностраннымъ державамъ. Избиратель широко откроеть глаза: какое ему дѣло до иностранныхъ державъ? Онъ выбралъ своего князя, онъ знаеть своего князя, а въдаться съ иностранными державами — уже дъло князя и его правительства. Онъ избралъ князя для себя, а не для иностранныхъ державъ, и переизбирать его, съ исключительной цёлью угодить послёднимъ, оскорбительно не только для князя, но и для народнаго самолюбія 1). На эту мъру указывають, какъ на шагь къ признанію князя Фердинанда Россіей? Если бы такой шагъ оказался дъйствительнымъ, можно бы рискнуть многимъ, конечно, но наши свъдънія о Россіи и русскомъ правительствъ темны, смутны; не имъя никакихъ ясныхъ сношеній съ Петербургомъ, мы не можемъ и судить, чего тамъ хотятъ, или не хотятъ — опредбленно. Дблать же такіе огромные шаги на рискъ — въ расчеть: авось, угодимъ, – ужъ слишкомъ безумно. Представьте себъ, что... карта сорвется: Россія, все-таки, не признаетъ Фердинанда. Въдь мы станемъ посмъщищемъ всего свъта.

Вообще, вопрось о признаніи, такой тревожный и горькій для Фердинанда, пока онъ смотрѣлъ изъ рукъ Стамбулова, значительно потерялъ для него свою остроту, когда паденіе диктатора-руссофоба открыло ему глаза на его новорожденную популярность. Въ сознаніи прочности занятой позиціи, онъ резюмировалъ мнѣ свои мнѣнія по этому вопросу очень опредѣленно и откровенно:

— Если внутренній порядокъ Болгаріи—надѣюсь, вы замѣтили, что онъ повсюду удовлетворителень—докажеть иностраннымъ державамъ, что ею управляетъ не авантюристь, а государь, облеченный законными правами, и,

<sup>1)</sup> Все, выше сказанное, говорилъ и самъ кн. Ф. (1903.)

убѣдившись въ этомъ, державы, и въ особенности Россія, захотять меня признать, я буду глубоко благодаренъ, искренно счастливъ, я приму актъ признанія съ низко склоненною головой. Но я не могу дѣлать новыхъ попытокъ, чтобы меня признали, и слухи, будто я дѣлалъ такія попытки послѣ паденія Стамбулова, невѣрны. Отказъ былъ бы для меня новымъ оскорбленіемъ, а я уже считаю за Европою достаточно и старыхъ. Признаніе меня Европою—вещь очень важная и желательная, но все-таки не настолько, чтобы ради нея становиться къ Европѣ какъ бы въ вассальныя отношенія; по трактатамъ, я вассаль Турціи, но не Европы. Итакъ, все въ рукахъ Бога и будущаго. А мы будемъ терпѣть и ждать.

Пробило полдень: ровно часъ прошель незамѣтно. Князь всталь и извинился:

— Простите, что я долженъ прервать нашъ разговоръ. Сегодня суббота, и, по заведенному порядку, въ полдень бываетъ торжественная смѣна дворцоваго караула... Если вамъ угодно взглянуть на эту церемонію, она должна оставить въ васъ пріятное впечатлѣніе: вы убѣдитесь, что наше войско сохранило ясные слѣды русскаго вліянія. Мы не мѣняли ни устава, ни пріемовъ, ни формы. Болгарскаго офицера трудно отличить отъ русскаго. Согласитесь, что это не похоже на руссофобство.

Я откланялся.

На прощанье принцъ Фердинандъ, крѣпко пожавъ мнѣ руку, еще разъ выразилъ свое удовольствіе видѣть у себя русскаго гражданина и журналиста.

— Не прощайте, а до свиданья,—заключиль онъ и вышель на балконь. Навстръчу ему загремъла музыка. Послышалась его негромкая команда... Интонаціи у Фердинанда и въ командъ тъ же, что въ бесъдъ: онъ то тянетъ ръчь по слогамъ, то небрежно бросаетъ слово за словомъ тихимъ горловымъ баритономъ и чуть-чуть въ носъ...

Кобургъ недаромъ похвалился предстоящей церемо-

ніей: она была выполнена съ большимъ эффектомъ; солдаты, а тѣмъ паче офицеры — живой сколокъ съ нашихъ народъ ловкій, бравый и молодцоватый. Фердинандъ великій любитель всякихъ парадныхъ церемоній и завелъ у себя во дворцѣ строжайшій этикетъ. Боюсь, не проштрафился ли я противъ этого этикета рѣзкостью иныхъ своихъ вопросовъ, потому что въ концѣ разговора князь замѣтилъ мнѣ:

— Какъ видите, на ваши весьма откровенные и свободные вопросы я отвъчалъ съ неменьшею откровенностью...

Я извинился:

- Ваше высочество, вы, конечно, поймете необходимость, въ силу которой я позволилъ себѣ эту откровенность...
- Не извиняйтесь; я, напротивъ, очень радъ этому. Откровенно говорить случается рѣдко. А между тѣмъ только откровенностью выясняются обстоятельства.

Въ празднества 2-го февраля мив случалось очень часто видъть князя и много говорить съ нимъ, но самый характеръ торжествъ даваль въ этихъ бесъдахъ меньше матеріала для передачи публикъ, чъмъ въ первый прівздъ. Князь былъ очень счастливъ совершившимся событіемъ, несмотря на семейный разладъ, какимъ отозвалось оно во дворцъ. Волновался князь чрезвычайно. Не избалованный русскимъ вниманіемъ, онъ все опасался, все пыталъ и приглядывался, насколько искренни тъ добрыя чувства, какія привезли ему теперь русскіе люди, а русскіе люди отвъчали тъмъ же—князю.

Когда на объдъ въ честь пословъ, гр. Голенищевъ-Кутузовъ провозгласилъ тостъ не за князя Фердинанда, но за престолонаслъдника, Бориса, князь замътно смутился, совершенно забывъ, что тостъ за него былъ уже провозглашенъ турецкимъ посломъ, и что, послъ княжескаго тоста за Государя Императора, графу Голенищеву-Кутузову слъдовало именно отвъчать тостомъ за крестника Его Величества—князя Бориса Тырновскаго. Видѣлъ я князя и воиномъ, и дипломатомъ, и на трибунѣ народнаго собранія, и во главѣ своей гвардіи, и среди православнаго духовенства, впервые посѣтившаго теперь его дворецъ: ужъ такая князю судьба, что какоенибудь духовенство всегда держитъ въ опалѣ княжескую палату—сперва православное, теперь католическое. И нигдѣ онъ не ударилъ себя въ грязь лицомъ. На завтракѣ, данномъ въ честь представителей русской печати, онъ сказалъ блестящую рѣчь о значеніи печати, новой «великой державы» въ наше время.

— Върю въ ваше безпристрастіе, господа! — заявиль онъ между прочимъ. — Когда вы разъъдетесь и будете описывать событія, коихъ были свидътелями, вы не забудете указать и ту силу, которая двигала этими событіями и опочила на нихъ; это — славянскій духъ, всевыносящій, объединяющій народы, славянскій духъ, быть служителемъ котораго давно уже поставилъ я своею цълью...

Однажды, въ разговорѣ, я поздравилъ князя съ счастливою перемѣною въ народномъ образованіи: русскій языкъ, исключенный изъ программы среднихъ учебныхъ заведеній при Стамбуловѣ, возстановленъ въ своихъ правахъ обязательнаго предмета г. Величковымъ.

— Знаете ли вы,—возразиль мнѣ князь, улыбаясь, что я учился русскому языку прежде, чѣмъ болгарскому?

По-болгарски князь говорить блестяще, —всё болгары дають ему въ этомъ отношеніи самыя лестныя аттестаціи. Природный языкъ высокопоставленныхъ лицъ, какъ удачно выразился какой-то романистъ, не языкъ той страны, гдё они родятся, но французскій языкъ... и, надо сознаться, мнё не случалось слыхать более красивой, и изящноразговорной, и литературно-правильной вмёсте, французской рёчи, чёмъ рёчь князя Фердинанда.

— Какой я нѣмецъ? Почему я австріецъ? —вырвалось у него въ одномъ разговорѣ со мною во время перваго пріѣзда. —Если ужъ опредѣлять мою національность, то я

скорѣе всего французъ—и по крови, и по воспитанію, и по симпатіямъ, и по образу жизни...

Князь понимаеть по - русски очень хорошо, говорить же неохотно, въроятно, стъсняясь произношенія; въ Болгаріи у него не было до сихъ поръ практики для русскаго языка. Но иногда онъ вставляеть русскія фразы—короткія, разговорныя... Въ помянутой уже выше бесъдъ послъ объда экзарха князь, между прочимъ, замътилъ:

- Вы присутствуете при историческомъ событіи. Надъ Болгаріей всходить, наконець, солнце. Впереди еще много темныхъ тучъ, но я твердо уповаю: главное сдѣлано,—и онѣ мало-по-малу разсѣятся. Я вѣрю въ будущее: оно должно устроиться къ лучшему...
- Ваше высочество, сказаль я, —у насъ, русскихъ, на такой случай есть словечко «образуется».

На мою шутку, князь сперва серьезно взглянуль—по обычаю своему—мнѣ въ глаза, ища въ памяти перевода незнакомому слову... потомъ сообразилъ и расхохотался:

— Ah! c'est le mot, je le comprends... «Nitchevo! nitchevo!» — закончиль онъ, напоминая мнѣ старое бисмарково словцо, подаль мнѣ руку и отошель къ экзарху.

Have any arreston south of the second by the contract of the second of t

## О королѣ Александрѣ.

(Посмертная замътка).

Покойнаго Александра, сербскаго короля, многіе считали коварнымъ и преднам вреннымъ политическимъ обманщикомъ, подобнымъ отцу его, Милану. Я не сказалъ бы о немъ этого, хотя-въ разговоръ при аудіенціи, которую онъ даль мий въ априли 1901 года, онъ изложилъ мий, съ самымъ искреннимъ и даже восторженнымъ видомъ, множество хорошихъ идей и плановъ о тогдашней конституціи, только что данной, а между тымь оказалось впослыдствии, что конституцію свою онъ ненавиділь и круто отміниль ее при первой возможности. За это, конечно, онъ и погибъ. Я думаю, что этотъ человъкъ, — къ тому же очень молодой, - получивъ очень малое образованіе, самое безпорядочное воспитаніе, не обладая большими умственными способностями, въчно мучась политическими и домашними интригами, — болълъ зыбкостью мысли, при полномъ отсутствии характера. Увлекаясь чьмь-либо, въ ту данную минуту увлеченія, онъ говориль и поступаль вполнь искренно. Но нельзя было положиться на прочность его симпатій и антипатій, а, слѣдовательно, и словъ, и намѣреній. Онъ говориль со мною, какъ твердо убѣжденный конституціоналисть, но это не самъ онъ говориль, а говорили его устами: Павле Маринковичъ, подъ чьимъ вліяніемъ онъ тогда находился, dr. Миша Вуичъ и, отчасти, г. Чарыковъ. Когда измѣнились вліянія, Александръ съ такою же легкостью объявиль войну конституціи, съ какою раньше провозгласиль ее. Полный упрямства и капризовь въ личной жизни,

Александръ въ вопросахъ государственныхъ былъ, да и остался бы впредь, вѣчною игрушкою временныхъ любимцевъ или удачниковъ, случайныхъ людей, и хотя, женясь 
на Драгѣ, онъ обѣщалъ, что «сюрпризовъ въ Сербіи больше не будетъ», но, по неустойчивости подозрительнаго 
ума и капризной слабости характера, никакой иной политики, кромѣ «сюрпризной», вести онъ не могъ. Онъ удивительно легко разставался съ друзьями и приближалъ къ 
себѣ враговъ. Близорукость нравственная едва ли не превосходила въ немъ близорукость физическую. Два прочныя 
чувства, какія успѣлъ онъ обнаружить за свою короткую 
самостоятельную жизнь: привязанность къ королевѣ 
Драгѣ, устоявшая предъ самыми серьезными испытаніями 
(пресловутый скандалъ 1901 г.), и ненависть къ императору 
австрійскому, оскорбившему его отказомъ выдать прахъ 
Милана для погребенія на сербской землѣ. Оба чувства—
на личной почвѣ. До человѣка государственнаго и монарха 
Александру оставалось рости еще цѣлыя десятилѣтія, и 
сомнительно, чтобы онъ доросъ...

Сербы въ королевствѣ удивлялись, когда я нашелъ, что король Александръ хорошо говорилъ, хотя и на очень вульгарномъ французскомъ языкѣ. Они увѣряли, что, по застѣнчивости, по вѣчно опасающемуся за себя самолюбію, онъ и по-сербски-то дурно связываетъ слова. Сербы въ Петербургѣ, читая мое interview съ Александромъ не вѣрили, что онъ могъ говорить такъ складно и послѣдовательно въ теченіе сорока минутъ, и поддразнивали меня:

— Ей-Богу, это вы сами за него написали въ его духѣ. Но я еще лишній разъ могу по чести и совѣсти подтвердить, что король говорилъ тогда не только связно и складно, но умно и хорошо. Конечно, онъ былъ не блестящій саизеиг, не вдохновенный ораторъ, какъ Фердинандъ Болгарскій, не поэтъ, какъ Николай Черногорскій. Охотно допускаю, что онъ лишь повторялъ заученные уроки Ма-

ринковича и Вуича, тѣмъ болѣе, что въ бесѣдахъ съ Маринковичемъ и Вуичемъ я слышалъ, дѣйствительно, не только тѣ же мысли, но и дословно тѣ же выраженія. Но заучилъ онъ уроки твердо и, «отвѣчая» ихъ, не запинался.

Несомниною положительною чертою въ характери короля Александра являлась его личная храбрость. Этоть маленькій, черненькій, некрасивый мальчикь, съ безпокойными глазами, много разъ доказалъ, что онъ уродился не робкаго десятка, въ мать, а не въ отца. Да и самая смерть его—смерть рыцаря, а не труса. Будь онъ трусомъ, покорись обстоятельствамъ, какъ покорился имъ Александръ Баттенбергскій, — остался бы живъ. Не знаю, какія м'тры къ охрань своей особы принималь онъ въ послъднее время, но въ 1901 г. конакъ почти не оберегался, и проникнуть въ покои короля было легче, чѣмъ въ иной аристократическій частный домъ. Отъ меня, когда я пріѣхалъ для аудіенціи, не потребовали даже пригласительнаго извѣщенія. Поджидая, пока позовуть меня въ кабинеть короля, я просидѣлъ въ пріемной — одинъ - одинешенекъ — минутъ двадцать, и не только кто-нибудь изъ дворцоваго караула, но хотя бы лакей прошелъ мимо или показался въ дверяхъ. Какъ опасно могъ бы распорядиться столь долгимъ временемъ какой-либо злоумышленникъ, само собою понятно... Король Александръ не боялся, жилъ безъ опаски. Изъ троихъ южно-славянскихъ монарховъ онъ былъ самый доступный. Близорукіе люди, по большей части, бывають или ужъ очень трусы, или безумно храбры. Король Александръ принадлежалъ ко второй категоріи. Къ ней же принадлежить другой, видный въ настоящее время славянскій діятель—нашь консуль въ Ускюбі Викторь Федоровичъ Машковъ.

— Еще бы ему не быть храбрымъ!—сказалъ мнѣ о немъ одинъ врагъ его, болгаринъ.—Онъ не видитъ предъ собою и на десять шаговъ.

Такъ что же? ти облод либи периуд и сериноприя

Ну, стало быть, и опасности не видить заранве, а узнаеть о ней, когда уже увязь въ ней по уши, и трусить некогда, а надо нападать или защищаться.

метафора. «Слѣпая храорость», получителя водность в 1903. «Слѣная храбрость», такимъ образомъ, не совсѣмъ



ческій частивні домь. Оть меня, цегда и прібмаль для

уванием и же только изо-инбудь поз дворноваго нарауло,

нии уми очена трусы; пли бозунио крабры. Король Александру принадлежать ко втором патегорін. Пъ ней же аринад фиде пругой, видимий на вистоящее премя спаstudied abarons - name of the ne learned Univers in-







